Generated on 2023-04-02 10:48 GMT / https://hdl.handle.net/2027/uc1.b3468359 Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access\_use#pd-us-google\_

Digitized by Google

Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA

Digitized by Google

### ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ

## ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

# Н. В. ГОГОЛЯ

ВЪ ВОСЬМИ ТОМАХЪ

Lugol', Nikolai Vasilevich

подъ РЕДАКЦІЕЙ

А. Е. ГРУЗИНСКАГО

со вступительной статьей

поч. Академика и профессора

Д. Н. ОВСЯНИКО-КУЛИКОВСКАГО.

томъ І.

книгоиздательство "ПЕЧАТНИКЪ".

110



891.75 Gb 1912 V.1

### МОСКВА.

Тип. Московск. Еванг. О-ва Юношей. Покровск. вор., Тупой п., д. № 5.



### Предисловіе.

701661-070

Въ основу текста положено образцовое изданіе Гоголя подъ редакціей академика Н. С. Тихонравова, оконченное В. И. Шенрокомъ, причемъ приняты были во вниманіе немногія позднѣйшія работы по Гоголевскимъ рукописямъ (напр., труды г. Георгіевскаго). Предложенное изданіе, не преслѣдующее научныхъ цѣлей, имѣетъ всѣ основанія называться полнымъ собраніемъ сочиненій Гоголя; компетентному читателю легко убѣдиться, какое незначительное количество матеріала оставлено нами въ сторонѣ даже изъ раннихъ, "черновыхъ" редакцій отдѣльныхъ произведеній.

При распредѣленіи по томамъ всѣ повѣсти собраны вмѣстѣ, въ томъ числѣ и три помѣщенныя въ "Арабескахъ". Полагаемъ, что въ популярномъ изданіи это удобнѣе, чтобы не заставлять читателя искать "Носъ" или "Шинель" въ одномъ томѣ, а "Невскій Проспектъ" и "Портретъ"—въ другомъ, среди историческихъ статей.

Что касается рисунковъ, приложено было немало труда, чтобы достигнуть болѣе или менѣе равномѣрнаго иллюстрированія всѣхъ произведеній Гоголя. Къ сожалѣнію, наши художники до сихъ поръ оказывали очень различное вниманіе отдѣльнымъ произведеніямъ Гоголя: рядъ вещей совсѣмъ или почти совсѣмъ обойденъ иллюстраторами. Вотъ почему не вездѣ удалось побѣдить трудности.

Геліогравюры исполнены въ Лондон $\mathfrak{t}$ , въ артистическомъ заведеніи Allen and  $\mathfrak{C}^{\circ}$ .

А. Е. Грузинскій.







Н. В. ГогольСъ гравюры по литографіи А. Венеціанова.

Н. В. Гоголь.

(Біографическій очеркъ\*).

I.

Н. В. Гоголь родился 20 марта 1809 г. въ м. Сорочинцы, Миргородскаго уъзда, Полтавской губерніи, неподалеку отъ родового своего гнъзда, имънья Васильевки (или Яновщины\*\*). Онъ былъ старшимъ сыномъ небогатыхъ помѣщиковъ Василія Аванасьевича и Маріи Ивановны (рожд. Косяровской). Василій Аванасьевичъ, воспитанникъ Кіевской духовной Академіи, былъ даровитый человъкъ, съ артистическими наклонностями, мягкой души и веселаго характера. Живой и остроумный, онъ пользовался расположеніемъ всѣхъ сосѣдей, которые охотно посѣщали гостепріимную Васильевку; хорошій разсказчикъ и любитель театра, онъ не былъ лишенъ и литературнаго дара: послъ него осталось нъсколько малороссійскихъ комедій изъ народной жизни, которыя онъ самъ ставилъ на домашнемъ театръ своего знатнаго сосъда и родственника, Д. П. Трощинскаго. Н. В. впослъдствіи обращался къ комедіямъ отца, когда задумалъ свои "Вечера на хуторъ близь Диканьки". Марья Ивановна не получила почти никакого образованія въ дътствь, какъ большинство тогдашнихъ женщинъ ея круга, и очень рано (она вышла замужъ 14 лѣтъ) должна была вести хозяйство и заботиться о семьъ. Она была очень добрая женщина, непрактичная и неразсудительная въ житейскихъ дълахъ иногда до наивности, но съ горячей, любящей душой, способной даже на экзальтацію въ чувствъ.

<sup>\*)</sup> Настоящій очеркъ имъетъ въ виду дополнить свъдъніями о жизни Гоголя ту характеристику его произведеній, которая дана въ статьъ проф. Д. Н. Овсянико-Куликовскаго.

<sup>\*\*)</sup> Фамилія Гоголя, собственно, Гоголь-Яновскій, но онъ почти не пользовался ею въ полномъ видъ, и теперь она для всъхъ насъ звучитъ чуждо. Первая часть ея ведетъ начало отъ далекаго предка Гоголей XVII в., козацкаго полковника Остапа Гоголя. Позднъе Гоголи ушли въ Польшу, но пра-прадъдъ Николая Вас. Янъ Гоголь вернулся въ Малороссію; его сынъ Демьянъ былъ уже православнымъ и даже священникомъ. Все потомство Яна носило уже по немъ фамилію Гоголей-Яновскихъ, иногда даже просто Яновскихъ.

До девятилътняго возраста "Никоша", какъ его звали въ семьъ, жилъ въ родной Васильевкъ. Обстановка Васильевской жизни была довольно простая, какъ у всъхъ малороссійскихъ помъщиковъ средняго достатка.

Усадьба состояла изъ одноэтажнаго дома, украшеннаго затъйливыми зубцами вдоль крыши, башенками и остроконечными окнами по угламъ, изъ низкаго, продолговатаго флигеля съ крытой галлереей, людскихъ, амбаровъ и другихъ службъ. Комнаты не отличались ни просторомъ, ни убранствомъ; гли-



Флигель въ Сорочинцахъ, гдъ родился Гоголь.

няный полъ и нехитрая домодѣльная мебель были тогда обычнымъ явленіемъ. Къ дому примыкалъ старый тѣнистый садъ, съ бесѣдкой на возвышеніи, небольшимъ гротомъ, чернѣвшимъ въ тѣни нависшихъ липъ и акацій, и прудами; тотчасъ за садомъ—мельница съ плотиной, обсаженной вербами; дальше тянулась степь. Родная усадьба дала Гоголю много красокъ для картинъ захолустнаго малорусскаго быта его повѣстей.

Среди этой незатъйливой обстановки жилось привольно и весело. Радушіе Гоголей привлекало къ нимъ сосъдей, и Васильевка часто видала гостей.

Любовь родителей, кругъ семьи и мирное довольство деревенской жизни среди прекрасной малороссійской природы—вотъ тѣ мягкіе, свѣтлые тона, въ которые окрашивались дѣтскія впечатлѣнія будущаго писателя. Гоголь писалъ про дѣтство Чичикова: "жизнь вначалѣ взглянула на него какъ-то кисло-непріятно, сквозь какое-то мутное, занесенное снѣгомъ окошко: ни друга, ни товарища въ дѣтствѣ!" На самого него жизнь при началѣ взглянула свѣтло и весело; онъ знаетъ поэзію маленькихъ комнатъ, старомодной мебели и скрипучихъ дверей, а въ окно на него глядѣла, по его воспоминаніямъ, "майская темная ночь изъ сада со страхомъ и шорохомъ вѣт-



Домъ Гоголей въ Васильевкъ (уже не существующій).

вей, съ соловьемъ, который обдаетъ садъ, домъ и дальнюю рѣку своими раскатами". Вотъ отчего въ "Старосвѣтскихъ Помѣщикахъ" онъ съ такой любовью рисуетъ простыя картины домашняго довольства и уюта; вотъ отчего согрѣта неподдѣльнымъ чувствомъ даже картина семейной жизни Плюшкина.

О первоначальныхъ годахъ дѣтства Гоголя мы мало знаемъ подробностей.

Есть извъстія, что онъ рано выучился читать и писать, что отецъ имълъ обыкновеніе во время прогулокъ заставлять дътей разсказывать что-нибудь импровизированное, причемъ маленькій Никоша обнаруживалъ большую находчивость. Марья Ивановна была очень набожна и рано пріучала дътей молиться, ходить въ церковь. Дъло не ограничивалось одной

обрядовой стороной. Въ семьъ любили таинственное, непонятное, и мистика въ ея простъйшихъ проявленіяхъ была въ большомъ ходу, —большую роль играли сны, предчувствія, въра въ то, что неисповъдимый Промыслъ руководитъ даже событіями домашней жизни семьи. Мать своими религіозными разсказами будила чувство и сильно дъйствовала на впечатлительную натуру сына. Онъ позже (въ письмъ 1833 г.) такъ вспоминаетъ объ этомъ: "Одинъ разъ, я живо помню, какъ теперь, этотъ случай, —я просилъ васъ разсказать мнъ о Страшномъ судъ, и вы мнъ, ребенку, такъ хорошо, такъ понятно, такъ трогательно разсказали о тъхъ благахъ, которыя ожидаютъ



Церковь въ Васильевкъ (строилась въ 1819 г.)

людей за добродѣтельную жизнь, и такъ разительно, такъ страшно описали вѣчныя муки грѣшниковъ, что это потрясло и разбудило во мнѣ всю чувствительность, это заронило и произвело впослѣдствіи во мнѣ самыя высокія мысли". Любопытно, что наиболѣе сильное впечатлѣніе оставила мать въ душѣ сына той стороной религіи, которая дѣйствуетъ скорѣе на воображеніе, чѣмъ на сердце.

Родители довольно рано начали заботиться о томъ, чтобы дать образованіе сыновьямъ (у Ник. Вас. былъ братъ Иванъ, годомъ моложе его). Когда старшему было около 8 лѣтъ, они по обычаю пригласили домашняго учителя-семинариста, но повидимому учитель оказался не изъ хорошихъ, судя по тому, что его недолго держали, да и первоначальная подготовка

Гоголя, какъ вскорѣ выяснилось, была плоха. Вѣроятно, фигура учителя Ивана Осиповича (изъ неконченной повѣсти "Страшный кабанъ"), въ которомъ "производилъ непостижимое волненіе запахъ кренделей на меду и на яицахъ", взята была изъ дѣтскихъ воспоминаній писателя. Какъ бы то ни было, въ 1818 г. родители отправили Никошу съ братомъ въ Полтаву и помѣстили на квартирѣ у гимназическаго учителя для приготовленія въ гимназію. Здѣсь мальчики прожили двѣ зимы. Лѣтомъ 1820 г. умеръ младшій сынъ, и родители уже не отпустили Никошу на зиму въ Полтаву. Лишь весной слѣдующаго года рѣшено было продолжать его образованіе, и въ маѣ 1821 г. Николай Гоголь-Яновскій былъ записанъ въ воспитанники Нѣжинской "гимназіи высшихъ наукъ кн. Безбородко", причемъ на пріемномъ экзаменѣ оказался удовлетворительно подготовленъ только по Закону Божію.



Васильевка, часть села, смежная съ усадьбой.

II.

Съ этого времени до окончанія курса, т.-е. до іюня 1828 г., Гоголь проводилъ зиму пансіонеромъ въ Нѣжинѣ, а лѣто въ родной Васильевкѣ. Въ семьѣ мальчика съ дѣтства довольно сильно баловали, особенно мать, всю жизнь на него чуть не молившаяся. Онъ самъ почувствовалъ это, когда, оглядываясь на свое воспитаніе въ 1833 г., писалъ ей: "Къ несчастію, родители рѣдко бываютъ хорошими воспитателями

дътей своихъ... Я помню, я ничего сильно не чувствовалъ, я глядълъ на все, какъ на вещи, созданныя для того, чтобы угождать мнъ. Никого особенно не любилъ, выключая только васъ, и то только потому, что сама натура вдохнула это чувство". Послъ теплой семейной ласки и нъжащей атмосферы баловства Гоголь нелегко привыкалъ къ школъ; онъ тосковалъ и плакалъ, такъ что приставленный къ нему изъ дома дядъка Семенъ просиживалъ у его постели цълыя ночи, уговаривая и успокаивая его. Къ тому же онъ былъ слабаго здоровья, съ какимъ-то прозрачнымъ цвътомъ лица, страдавшій золотухой, сыпями; учился онъ довольно плохо и небрежно. Жи-



Васильевка. Хаты временъ Гоголя.

вость и нервность натуры сказывалась въ довольно сильной проказливости и въ любви подсмѣяться надъ товарищами. Самыя его продѣлки отзывались чѣмъ-то оригинальнымъ: онъ однажды притворился бѣшенымъ, и въ теченіе нѣсколькихъ дней начальство и докторъ считали его безумнымъ. Онъ обнаруживалъ склонность къ искусствамъ: учился музыкѣ, особенно охотно и не безъ успѣха занимался рисованіемъ.\*)

<sup>\*)</sup> Осталось нъсколько его рисунковъ; между ними выдъляется сложная обложка къ "Мертвымъ Душамъ", а особенно заключительная сцена къ "Ревизору" съ множествомъ дъйствующихъ лицъ; здъсь Гоготь обнаружилъ не малое умънье придавать типичность фигурамъ и выразительность позамъ и лицамъ. Эти рисунки воспроизводятся въ настоящемъ изданіи.

Но несомнѣнную страсть и одаренность выказалъ онъ къ театру. Спектакли входили въ число дозволенныхъ гимназическихъ развлеченій, и Гоголь увлекался ими очень сильно Онъ встрѣчалъ въ этомъ помощь и сочувствіе отца, который самъ, какъ сказано выше, былъ театраломъ, и мальчикъ кромѣ гимназической сцены выступалъ подъ руководствомъ отца на домашнемъ театрѣ Трощинскаго. Среди товарищей Гоголь являлся не только актеромъ, но и устроителемъ. Нѣкоторыя роли, особенно комическія, онъ исполнялъ очень живо; извѣстно, что онъ превосходно изображалъ Простакову. Онъ очень серьезно относился къ исполненію ролей и клалъ на это



"Стѣнка", хуторъ Гоголей.

много труда. Въ однихъ воспоминаніяхъ о немъ товарища говорится: "Разъ Гоголь взялся сыграть роль дяди-старика, страшнаго скряги. Въ этой роли онъ практиковался болѣе мѣсяца, и главная задача для него состояла въ томъ, чтобы носъ сходился съ подбородкомъ. По цѣлымъ часамъ просиживалъ онъ передъ зеркаломъ и пригибалъ носъ къ подбородку, пока наконецъ не достигъ желаемаго.\*) Роль онъ сыгралъ превосходно, морилъ публику смѣхомъ и доставилъ ей большое удовольствіе. Мы всѣ думали тогда, что Гоголь поступитъ на сцену, что у него громадный сценическій талантъ



<sup>\*)</sup> Недаромъ онъ послъ снабдилъ своего Плюшкина сильно выдающимся подбородкомъ, который тотъ долженъ былъ закрывать платкомъ, чтобы не заплевать.

и всѣ данныя для игры на сценѣ: мимика, гримировка, перемѣнный голосъ и полнѣйшее перерожденіе въ роли, какія онъ играетъ". Другой товарищъ пишетъ: "Онъ отлично копировалъ Никольскаго (учителя). Вообще Гоголь удивительно воспроизводилъ черты, которыхъ мы не замѣчали, но которыя были чрезвычайно характерны. Онъ былъ превосходный актеръ. Если бы онъ поступилъ на сцену, онъ былъ бы Щепкинымъ".

Мало занимаясь уроками, Гоголь пристрастился къ чтенію; онъ еще на школьной скамь в знакомился съ литературой, съ журналами, которые выписывалъ въ складчину съ нъсколькими товарищами; уже тогда онъ восхищался Пушкинымъ, его "Евгеніемъ Онъгинымъ", выходившимъ въ свътъ отдъльными главами. Довольно рано начинаетъ онъ и самъ писать. Своего рода литературной школой, гдв онъ пріобрыль первый навыкъ и умънье выражать свои мысли, служили для него письма къ родителямъ и роднымъ. Еще въ раннихъ, дътскихъ его письмахъ можно замътить заботы объ украшеніи ръчи, стремленіе построить фразу поизысканнъе: одиннадцати лътъ онъ уже пишетъ отцу съ матерью: "я поставилъ для себя первымъ долгомъ и первымъ удовольствіемъ молить Бога о сохраненіи безцѣннаго для меня здравія вашего". Если это и могло быть вычитаннымъ или подсказаннымъ шаблономъ, постоянство манеры говоритъ во всякомъ случаъ за то, что здъсь участвовалъ и личный вкусъ.

Съгодами эта особенность усиливается, и къ концу школьнаго курса въ письмахъ Гоголя часто встръчаемъ возвышенный, цвътистый языкъ, особенно когда онъ говоритъ о своемъ настроеніи и чувствахъ или о своемъ будущемъ (а обо всемъ этомъ онъ любилъ писать); въ его ръчи мало простоты и опредъленности. Въ такомъ же родъ были и его первыя чисто литературныя пробы въ лицейскомъ журналъ "Звъзда". Почти всъ его школьныя произведенія извъстны намъ лишь по заглавіямъ, но изъ собственныхъ словъ Гоголя и воспоминаній его товарищей видно, что онъ стремился писать высокимъ, напыщеннымъ слогомъ. Онъ писалъ стихи, трагедіи, повъсти въ ходульно-восторженномъ родъ, и будущій сатирикъреалистъ еще не давалъ себя знать въ этихъ натянутыхъ пробахъ пера.

Въ послѣдніе годы пребыванія въ школѣ Гоголь былъ уже 17—18-лѣтнимъ юношей; у него уже складывалось извѣстное постоянное душевное настроеніе, формировались взгляды, опредѣлялись вкусы и стремленія. Какую же нравственную личность представлялъ онъ изъ себя?



Въ его душевномъ мірѣ мы замѣчаемъ броженіе, хаотическую смѣсь плановъ и настроеній, съ ясной примѣсью самоувѣренности. Онъ очень рано сталъ задумываться о своемъ будущемъ и ему рано стало представляться, что онъ сдѣлается извѣстностью, что ему назначено совершить что-то крупное. Конечно, это было несознаннымъ броженіемъ большихъ творческихъ силъ, заложенныхъ въ его натурѣ; свое истинное призваніе онъ угадалъ довольно поздно. Вотъ его собственныя слова: "Въ тѣ годы, когда я сталъ задумываться о моемъ бу-



Нъжинскій лицей.

дущемъ, (а задумываться о будущемъ я началъ рано, въ тѣ поры, когда всѣ мои сверстники думали еще объ играхъ), мысль о писателѣ мнѣ никогда не всходила на умъ, хотя мнѣ всегда казалось, что я сдѣлаюсь человѣкомъ извѣстнымъ, что меня ожидаетъ просторный кругъ дѣйствій и что я сдѣлаю даже что-то для общаго добра. Я думалъ просто, что я выслужусь и все это доставитъ служба государственная".

Настроеніе Гоголя хорошо раскрывается въ интимной перепискъ за послъдніе два года Нъжинской жизни. Вотъ нъсколько выдержекъ изъ этихъ писемъ.

"Какъ тяжело быть зарыту вмѣстѣ съ созданіями низкой неизвъстности въ безмолвіе мертвое! Ты знаешь всъхъ нашихъ существователей, всѣхъ, населившихъ Нѣжинъ. Они задавили корой своей земности, ничтожнаго самодовольства высокое назначеніе человъка. И между этими существователями я долженъ пресмыкаться". "Еще съ самыхъ временъ прошлыхъ, съ самыхъ лътъ почти непониманія я пламенълъ неугасимой ревностью сдълать жизнь свою нужной для блага государства... Холодный потъ проскакивалъ на лицъ моемъ при мысли, что можетъ быть мнѣ доведется погибнуть въ пыли, не означивъ своего имени ни однимъ прекраснымъ дъломъ-быть въ міръ и не означить своего существованія была для меня мысль ужасная".

"Не знаю, сбудутся ли мои предположенія, или неумолимое веретено судьбы зашвырнетъ меня съ толпой самодовольной черни (мысль ужасная!) въ самую глушь ничтожности, отведетъ мнѣ черную квартиру неизвѣстности въ мірѣ".

Здъсь все: и стремленіе къ широкой, полезной дъятельности, и честолюбивая жажда славы, и неопредъленность плановъ, и наклонность къ реторикъ, къ пышной фразъ. Какъ, гдъ и чъмъ "означить свое существованіе",—Гоголь не представлялъ себъ сколько нибудь опредъленно; но ясно, что подъ дъйствіемъ такого рода мыслей въ юношъ вырабатывался кривзглядъ на окружающее. Онъ задумывался надъ тическій жизнью, которую видълъ кругомъ, и уже успълъ разглядъть во многихъ, съ къмъ его сводила Нъжинская обстановка, самодовольныхъ и ничтожныхъ "существователей".

Часть приведенныхъ выписокъ взята изъ писемъкъ товарищу Высоцкому, кончившему курсъ годомъ раньше и уъхавшему въ Петербургъ. Высоцкій былъ старше Гоголя и въ эту пору имѣлъ на него нѣкоторое вліяніе. Они вмѣстѣ мечтали о широкой дорогѣ, о полезной работѣ въ столицѣ. "Половина нашихъ думъ сбылась", пишетъ Гоголь: "ты уже на мъстъ, ты уже имъешь сладкую увъренность, что тебя замътятъ, оцънятъ . Молодость брала свое; Петербургъ манилъ друзей не только какъ поприще для широкой дъятельности, но и какъ "райское мѣсто", гдѣ ждетъ ихъ "полная чаша наслажденій". Гоголь, который всегда "жаждалъ видъть и чувствовать прекрасное", пишетъ другу: "Ты уже веселишься жизнью, жадно торопишься пить наслажденія, а мнѣ еще не ближе полутора года видъть тебя... Ты мнъ мало сказалъ про театръ... Я думаю, ты дня не пропускаешь—всякій вечеръ тамъ. Чья музыка?" Планы друзей сбивчивы и неопредъленны; не успъвъ перебраться въ Петербургъ, Высоцкій уже мечтаетъ о заграничномъ путешествіи; эта мысль переходитъ къ Гоголю, и чужіе края представляются ему тѣмъ болѣе обаятельными, что онъ о нихъ знаетъ, и то очень немного, лишь по книгамъ. Страстную мечту о заграницѣ онъ влагаетъ въ это время въ стихотвореніе "Италія" и въ своего "Ганца Кюхельгартена", а затѣмъ, очутившись самъ въ столицѣ, повторяетъ ее на опытѣ, предпринявъ свое странное заграничное путешествіе 1829 г. въ Любекъ и Травемюнде.

Характеръ Гоголя въ этотъ періодъ сказывается на его отношеніяхъ къ матери, близкую связь съ которой онъ сохранилъ до смерти. Въ перепискъ съ ней онъ съ самаго начала, съ раннихъ школьныхъ лѣтъ является горячо любящимъ сыномъ, но по мъръ того, какъ кончается дътство, любовь эта принимаетъ нъсколько особенный характеръ. Мать надолго остается его близкимъ другомъ, онъ дълится съ ней своими чувствами, мыслями, планами (хотя не всегда и не всъми), но онъ довольно рано переходитъ съ ней именно на дружескую, равную ногу, даетъ ей совъты, а послъ даже прямо учитъ, упрекаетъ и наставляетъ, какъ высшій. Наклонность учить и высокое мнѣніе о себѣ (перемежавшееся смиреніемъ) коренились въ основныхъ свойствахъ личности Гоголя и впослъдствіи сильно развились въ немъ; въ отношеніяхъ съ матерью эти свойства раскрылись рано подъ вліяніемъ нѣсколькихъ причинъ. Живая и впечатлительная, но неустойчивая и неразсудительная, неглупая, но мало образованная, мать не могла быть авторитетомъ; мы видѣли, что она сильно баловала сына съ дътства, и онъ ставилъ ей это на видъ. Когда умеръ отецъ, мать прямо писала 15—16-лътнему мальчику, что теперь онъ долженъ быть опорой и главой семьи, — онъ быстро освоился съ этимъ положеніемъ и на его семейныя отношенія легъ отпечатокъ увъренности и авторитетности. Черезъ два мъсяца послъ смерти отца онъ, утъщая мать и прося ее "возложить надежду на Всевышняго, прибавляетъ: "что касается до меня, то я совершу свой путь въ семъ міръ ; "я-говоритъ онъ въ другомъ письмъ-можно сказать, обработалъ таки свои понятія, которыя сдълались гороздо проницательнъе и дальновиднъе".

Такъ складывалась въ пылкомъ юношѣ, полномъ широкихъ мечтаній и смутнаго сознанія своихъсилъ, привычка чувствовать себя выше окружающихъ, часто оправдываемая низкимъ ихъ уровнемъ. Привычка эта питала скрытность, отличавшую Гоголя въ теченіе всей жизни и вносившую подчасъ оттѣнокъ непростоты въ его житейскія отношенія.

Остается прибавить, что съ дътскихъ лътъ въ Гоголъ можно замътить религіозность. Религіозное настроеніе, съ дът-



ства развиваемое матерью, къ юношескому возрасту крѣпко связалось со всѣмъ внутреннимъ міромъ Гоголя; онъ вѣрилъ въ Провидѣніе, опредѣляющее каждому человѣку его судьбу, вѣрилъ, что человѣкъ долженъ съ этой точки зрѣнія относиться ко всѣмъ случаямъ жизни. Самъ онъ уже тогда склоненъ былъ постоянно усматривать эти пути Промысла въ своей судьбѣ и любилъ истолковывать ихъ.

Среди широкихъ замысловъ и свътлыхъ надеждъ, нетерпъливо тоскуя, доживалъ юный мечтатель послъдній годъ въ нелюбимомъ лицеъ, въ "пустомъ" Нъжинъ, гдъ онъ "осиротълъ" послъ отъъзда Высоцкаго; кромъ него никому не повърялъ онъ своихъ "высокихъ начертаній и долговременныхъ думъ", чтобы не смъялись надъ его "сумазбродствомъ", не считали его "пылкимъ мечтателемъ, пустымъ человъкомъ" самодовольные Нъжинскіе существователи. Ему хотълось казаться солиднымъ, основательнымъ, и онъ неразъ увърялъ мать, что вырабатываетъ въ себъ твердый, настойчивый характеръ. Всъ свои мечты и настроенія онъ повърялъ только бумагь; въ 1827 г., какъ полагаютъ, писался "Ганцъ Кюхельгартенъ", первое произведеніе, на которое онъ возлагалъ литературныя надежды. Здъсь изобразилъ Гоголь главныя свои переживанія.

На этой поэмѣ или "идилліи" въ стихахъ изъ нѣмецкой жизни (!) стоитъ нѣсколько остановиться.

Молодой Ганцъ обрученъ съ подругой дѣтства, Луизой. Они любятъ другъ друга, и родители готовятъ имъ мирную жизнь въ деревенскомъ тихомъ уголкѣ, но Ганца начинаютъ терзать какія-то думы. Онъ мечтаетъ, груститъ, задумывается надъ книгами:

"Чего-то смѣло ищетъ умъ, Чего-то тайно негодуетъ; Душа, въ волненьи темныхъ думъ, О чемъ-то скорбная тоскуетъ.

О чемъ же мечтаетъ Ганцъ-Гоголь? Въ его воображеніи встаютъ картины древней Греціи и чудеса Индіи: вычитанныя краски ложатся въ пеструю, хаотическую смѣсь. Стремленія, наполняющія героя, рисуются буквально тѣми же чертами, даже выраженіями, какія мы видѣли выше въ письмахъ автора.

..., Ужели
Мить здъсь душою погибать,
И не узнать иной мить цъли
И цъли лучшей не сыскать?
Себя обречь безславью въ жертву.
При жизни быть для міра мертву?
Душой ли славу полюбившей,
Ничтожность въ мірть полюбить?
Душой-ли, къ счастью не остывшей,
Волненья міра не испить?
И въ немъ прекраснаго не встрътить,
Существованья не отмътить?



Тая отъ всѣхъ свой душевный міръ, Ганцъ рѣшается по-кинуть родной домъ и Луизу; ночью пускается онъ въ путь. Слѣдующая картина показываетъ намъ его среди развалинъ въ Авинахъ, гдѣ онъ "напрасно силится развить протекшихъ дѣлъ истлѣвшій свитокъ". Онъ видитъ, какъ мусульманинъ по этимъ развалинамъ "коня свирѣпо напираетъ, останки съ воплемъ разоряетъ", и Ганцу становится жаль, зачѣмъ онъ явился сюда, зачѣмъ для истлѣвшихъ могилъ покой свой тихій позабылъ; его воздушныя мечты разворожились, и онъ съ грустью удаляется. Черезъ два года, утомленный душою, онъ опять дома. Разочаровавшись въ своихъ мечтахъ и извѣрившись въ человѣчествѣ, подобно Кавказскому плѣннику или Алеко, онъ восклицаетъ о людяхъ:

Какъ гробы, холодны они, Какъ тварь презръннъйшая, низки; Корысть и почести одни Имъ лишь и дороги и близки. Они позорятъ дивный даръ И попираютъ вдохновенье, И презираютъ откровенье, Ихъ холоденъ притворный жаръ, И гибельно ихъ пробужденье.

Дѣло все же оканчивается веселой свадьбой. Выводъ сдѣланъ такой, что слѣдуетъ итти въ шумный и бурный міръ лишь тому, кто твердъ духомъ, а если "коварныя мечты взволнуютъ жаждой яркой доли, а нѣтъ въ душѣ желѣзной воли", то лучше "въ тишинѣ укромной по полю жизни протекать, семьей довольствоваться скромной и шуму свѣта не внимать". Лично для себя Гоголь, очевидно, этого вывода не дѣлалъ; въ себѣ онъ не прочь былъ признать "желѣзную волю".

Смѣшонъ, конечно этотъ Ганцъ, въ своей деревнѣ воображавшій, должно быть, что застанетъ въ Греціи времена Софокла и Перикла, но онъ хорошо передаетъ мечты самого автора. Интересно, что не послѣднее мѣсто въ душѣ Ганца занимаетъ жажда художественныхъ ощущеній; онъ восклицаетъ: "Творцы чудесныхъ впечатлѣній! Рѣзецъ вашъ, кисть увижу я, и вашихъ пламенныхъ твореній душа исполнится моя". Художникъ уже просыпался въ Гоголѣ.

Несмотря на ребяческій замысель и общую нескладность выполненія, въ Ганцѣ Кюхельгартенѣ виденъ зародышъ нѣ-которыхъ свойствъ таланта Гоголя: чуткость къ природѣ, на-клонность къ фантастичному, таинственному ("Ночныя видѣ-нія"), стремленіе къ яркой, блестящей рѣчи. Можно замѣтить даже проблески реализма: при общемъ восторженно-сантиментальномъ тонѣ онъ не пренебрегаетъ детальнымъ изображеніемъ домашняго быта (Картина I и особенно IV, гдѣ домъ и

сочиненія гоголя, т. і.





#### XVIII

хозяйство мызника описаны просто и живо). Въ образахъ и выраженіяхъ, а также въ стихѣ, видно вліяніе Пушкина и Жуковскаго; античныя стихотворенія Пушкина отразились на ІІІ картинѣ, а VI картина по стиху напоминаетъ бѣлый стихъ Жуковскаго въ его переводахъ.

### III.

Наконецъ настало время осуществленія всъхъ надеждъ и плановъ истомившагося нѣжинскаго плѣнника. Въ іюнѣ 1828 г. Гоголь окончилъ курсъ, а въ декабръ уже ъхалъ въ Петербургъ съ близкимъ товарищемъ своимъ, А. С. Данилевскимъ. Мы уже знаемъ, что будущее рисовалось ему въ видъ государственной службы, которая доставитъ возможность приносить широкую пользу обществу. В роятно ему, не безъ вліянія примъра Трощинскаго, мерещилась при этомъ быстрая и легкая карьера, увѣнчанная приблизительно министерскимъ постомъ; черезъ два года онъ полушутя пишетъ Данилевскому: "я думаю, нами обоими не слишкомъ довольны дома, —мною, что вмъсто министра сдълался учителемъ". Другая перспектива кромъ того манила жаждавшаго художественныхъ ощущеній юношу—въ волшебной столицѣ, "средоточіи ума и вкуса", пожить впечатлъніями литературы, искусства, театра, жадно "пить изъ чаши наслажденій", по его словамъ.

Не трудно угадать, что реальная петербургская дъйствительность жестоко насмъялась надъ всъми воздушными замками. Наблюдательный и при всей мечтательности далеко не лишентрезваго взгляда, Гоголь уже въ первыхъ письмахъ говоритъ, что разочаровался въ столицѣ; казенный и прозаическій складъ мелкаго существованія, отсутствіе живого и свободнаго пульса жизни сразу бросились ему въ глаза, и онъ даетъ бъглую, но мъткую характеристику Петербурга: "Тишина въ немъ необыкновенная, никакой духъ не блеститъ въ народъ, все служащіе да должностные, всѣ толкуютъ о своихъ департаментахъ да коллегіяхъ, все подавлено, все погрязло въ бездъльныхъ, ничтожныхъ трудахъ, въ которыхъ безплодно издерживается жизнь ихъ . Любитель природы, которому лътомъ было душно даже въ Нѣжинѣ съ его почти`деревенскимъ малороссійскимъ привольемъ, сълъ съ товарищемъ на квартирку изъ двухъ небольшихъ комнатокъ на 4-омъ этажъ петербургскаго биткомъ набитаго дома, гдъ онъ насчиталъ: двухъ портныхъ, одну "маршандъ де модъ", сапожника, чулочнаго фабриканта, склейщика битой посуды, декатировщика и красильщика, кондитерскую,



мелочную лавку, магазинъ сбереженія зимняго платья, табачную лавку и привилегированную повивальную бабку. Письма домой запестрѣли фразами: "Картофель продается десятками, десятокъ рѣпы стоитъ 30 коп... принужденъ отказаться отъ лучшаго своего удовольствія—видѣть театръ".

Рекомендательныя письма, даже отъ отставного министра (Трощинскаго), не доставляли ни министерскаго кресла, ни канцелярскаго стула, попытка поступить въ актеры кончилась для гордаго нѣжинскими успѣхами театрала полнымъ пораженіемъ: казенные распорядители русскаго искусства признали за Гоголемъ совершенную неспособность къ торжественной декламаціи. Онъ бросился къ литературѣ и въ іюнѣ 1829 г. издалъ отдѣльной книжечкой плодъ горячихъ мечтаній своихъ на школьной скамъь—своего "Ганца Кюхельгартена" подъ псевдонимомъ В. Алова, съ предисловіемъ якобы отъ издателя, гдѣ говорилось, что автору 18 лѣтъ, что это лишь уцѣлѣвшіе разрозненные отрывки, но издатель гордится тѣмъ, что помогъ свѣту ознакомиться съ созданіемъ юнаго таланта.

Книжка въ общемъ почти не была замѣчена, но черезъ мѣсяцъ авторъ, возложившій очевидно на нее всѣ надежды, могъ прочитать двѣ строгія рецензіи въ "Московскомъ Телеграфѣ" и въ "Сѣверной Пчелѣ". Впечатлѣніе отъ этой неудачи было необыкновенно сильное и рѣзкое. Счастливый хотя тѣмъ, что авторство его было извѣстно лишь одному товарищу (Н. Я. Прокоповичу), Гоголь тотчасъ же взялъ изъ магазиновъ несчастнаго "Ганца", нанялъ номеръ въ гостинницѣ и съ помощью привезеннаго съ родины слуги Якима сжегъ всѣ экземпляры идилліи. Во всю жизнь потомъ онъ не выдалъ тайны ни одной живой душѣ, и лишь послѣ его смерти узнано было (черезъ Прокоповича), кто былъ В. Аловъ; "Ганца Кюхельгартена" въ изд. 1829 г. сохранилось всего четыре экземпляра.

О силь потрясенія, испытаннаго Гоголемъ, живо говорить его дальныйшій поступокъ прямо сгоряча. Двадцатаго іюля появился отзывъ "Сьверной Пчелы", тотчасъ была сожжена книга, а черезъ нъсколько дней Гоголь уже сълъ на отплывавшій въ Любекъ пароходъ, рышивъ уыхать заграницу. 24-го числа онъ успыль отправить матери большое и странное письмо, гдь говорилъ, что Богъ указалъ ему путь въ землю чуждую, чтобы, воспитавъ свои страсти въ уединеніи, онъ могъ подняться на высшую ступень, откуда могъ бы разсывать благо и работать на пользу міра, тогда какъ служба въ Петербургь дастъ ничтожные результаты, да и ея онъ не добился, несмотря на всь усилія, очевидно, тоже по воль Промысла. Черезъ ньсколько строкъ оказывается, что онъ бъжитъ отъ



безнадежной любви къ какому-то неземному созданію, недосягаемому для него настолько, что онъ не можетъ даже назвать его имени. Въ слъдующемъ письмъ уже читаемъ, что главная причина-какія-то сыпи, отъ которыхъ доктора велъли ему лъчиться морскими ваннами; еще позднъе уже ръчь о грудной болъзни, отъ которой онъ задыхался. Но, въроятно, всего труднѣе было Гоголю написать матери, что на эту поѣздку онъ ръшилъ взять 1400 руб., присланныхъ ему для взноса за имънье въ опекунскій совътъ. Пробывъ около двухъ мъсяцевъ въ Любекъ и Травемюнде, Гоголь вернулся, подведя итогъ поъздки одной фразой въ письмъ къ матери: "Богъ унизилъ мою гордость—Его святая воля!"

Смыслъ въ этой странной выходкъ тъмъ не менъе былъ. Въ неожиданную и несуразную форму здѣсь вылилось и разрѣшилось все то, что измучило душу Гоголя въ первые страшные полгода Петербургской жизни. Не знавшій нужды, сильно избалованный домашнимъ поклоненіемъ, привыкшій къмысли о назначенной ему незаурядной дорогъ, живо чувствуя, сколько мелкости и пошлости разлито въ его узкомъ провинціальномъ кругъ и ощущая присутствіе въ себъ и благородныхъ, высо-. кихъ цълей, и крупныхъ силъ, онъ увидълъ, что и въ Петербургъ судьба держитъ его въ заколдованномъ кругу бъдной, мелкой жизни; золотыя мечты о крупной дъятельности пользу человъчества унижены и затоптаны,—ему не нашлось никакого мъста въ огромномъ муравейникъ столицы, гдъ нужна борьба и удача даже для ничтожной и безсмысленной работы изъ-за куска хлѣба. Наконецъ, онъ долженъ былъ увидать, что ему пока нечъмъ доказать свои права на широкую дъятельность. Провалъ "Ганца Кюхельгартена" былъ лишь послъдней каплей въ цъломъ рядъ внъшнихъ и внутреннихъ пораженій. Гоголемъ заколебалась почва и не за что было ухватиться. Бъжать отсюда, какъ можно скоръе, закрывъ глаза на все, не задумываясь о способахъ, о цѣли бѣгства, бѣжать туда, гдѣ, навърное, жизнь богаче, значительнъе и справедливъе-вотъ въ чемъ долженъ онъ былъ видъть единственное спасеніе. Деньги въ опекунскій совъть оказались подъ руками, конечно, думалъ онъ, не спроста; очевидно, это указаніе "невидимо пекущейся о немъ десницы". Матери можно написать все, что придетъ въ голову, не думая о правдоподобности.

И въдь онъ не просто выдумываетъ, громоздитъ ложь на выдумку: истинныя причины легко вычитать въ его безсвязныхъ изліяніяхъ среди вымышленныхъ. Когда онъ пишетъ въ томъ же прощальномъ письмъ и въ первыхъ письмахъ изъ за границы, что служить въ Петербургъ значитъ пресмыкаться меж-



ду чиновниками, "издерживающими жизнь безплодно", убійственно-, изжить въкъ тамъ, гдъ не представляется впереди совершенно ничего, гдъ всъ лъта, проведенныя въ ничтожныхъ занятіяхъ, будутъ тяжкимъ упрекомъ звучать душъ"; когда онъ восклицаетъ: "что за счастье дослужиться въ пятьдесятъ лътъ до какого-нибудь статскаго совътника и не имъть силы принести на копъйку добра человъчеству! "; когда говоритъ, что несмотря на все это, онъ рѣшился служить во что бы ни стало, но вездъ встрътилъ неудачу и видълъ, что на его глазахъ люди совершенно неспособные легко получали то, чего онъ не могъ достигнуть; --- во всемъ этомъ върно переданы горькіе итоги столичныхъ наблюденій и правильное сознаніе, что это—не его дорога. Искренни и его признанія въ своемъ дурномъ характеръ и избалованности, доходящія до безпощаднаго заглядыванья къ себъ въ душу. Онъ пишетъ: "часто я думаю о себъ: зачъмъ Богъ, создавъ сердце, можетъ, единственное, по крайней мъръ ръдкое въ міръ, чистую, пламен фющую жаркой любовью ко всему высокому и прекрасному душу, зачымы Оны далы всему этому такую грубую оболочку? Зачъмъ Онъ одълъ все это въ такую страшную смъсь противоръчій, упрямства, дерзкой самонадѣянности и самаго униженнаго смиренія?"

Можно представить себѣ картину всего пережитаго юнымъ Гоголемъ въ первые мѣсяцы петербургской жизни. Мучительныя попытки найти свое призваніе переплетались съ не менѣе тягостной нуждой въ немедленномъ заработкѣ; ничтожность и безсмысленность канцелярской службы онъ понялъ быстро и искалъ ея лѣниво и неохотно, цѣня себя высоко; не даромъ еще въ маѣ онъ свысока отзывался о предложенномъ ему мѣстѣ съ 1000 р. жалованья: "мнѣ продать свое здоровье и драгоцѣнное время, и на совершенные пустяки, на что это похоже? въ день имѣть свободнаго времени не болѣе какъ два часа, и прочее все время не отходить отъ стола и переписывать старыя бредни и глупости господъ столоначальниковъ"... И тутъ же прибавляетъ, что "ждетъ рѣшенія еще нѣкоторымъ своимъ ожиданіямъ".

Подъ этими ожиданіями нельзя понимать ничего другого, какъ надежды на литературную карьеру. Въ это время Гоголь несомнѣнно уже задумывалъ, а, можетъ быть, и набрасывалъ первые разсказы изъ "Вечеровъ на хуторъ": еще въ апрѣлѣ начались его просьбы, чтобы мать прислала описаніе свадьбы, малорусскихъ костюмовъ, повѣрій и страшныхъ сказаній и т. п.: "это мнѣ очень, очень нужно!". Дальше эти просьбы идутъ, не прерываясь. Но малороссійскіе разсказы еще только готови-



лись, а пока Гоголь сдѣлалъ попытку вступить на литературную дорогу, издавъ свое романтическое дѣтище, привезенное изъ Нѣжина. Карта была убита, и юный авторъ потерялъ голову.

Впрочемъ, лишь на минуту и не совсѣмъ. "Богъ унизилъ его гордость"; онъ увидалъ, что самонадѣяннымъ натискомъ не взялъ ничего, но, какъ сильный человѣкъ, извлекъ изъ пораженія полезный урокъ. Онъ не отчаялся въ своемъ литературномъ призваніи, и начатые въ другомъ тонѣ, чѣмъ "Ганцъ", "Вечера" продолжаютъ его занимать даже среди первой бури отчаянія: въ концѣ того самаго прощальнаго письма, готовясь сѣсть на корабль и какъ будто разрывая со всѣми мечтами и надеждами, онъ не забылъ снова попросить мать продолжать снабженіе его малорусскими матеріалами: "въ тиши уединенія я готовлю запасъ, котораго порядочно не обработавши, не пущу въ свѣтъ."

Что касается другой задачи — заработка, онъ очевидно пришелъ къ рѣшенію спрятать пока свою гордость въ карманъ и скромно взять первое мъсто, не отдавая своей души, но кормясь ею, пока не ступитъ твердо на свой истинный путь. Этотъ переломъ совершился въ первые же дни, проведенные въ путешествіи, странность котораго онъ быстро почувствовалъ. Отъъзжая, онъ еще пишетъ матери несообразности, вродъ того, что домой его можно ждать не раньше, какъ черезъ два, три года, что литературный "запасъ" его выйдетъ въ свътъ на иностранномъ языкъ (!), а черезъ 20 дней мы уже читаемъ: "я пробуду не болъе двухъ недъль", и затъмъ: "я въ Петербургъ могу имъть должность, которую и прежде хотълъ, но какія-то глупыя людскія предубъжденія и предразсудки меня останавливали". Въ слѣдующемъ письмѣ Гоголь пишетъ: "Теперь я въ силахъ занять въ Петербургъ предлагаемую должность... Какъ бы то ни было, это сильно подъйствовало на мой характеръ... Меня измънило и передълало горе...."

IV.

Въ концѣ сентября Гоголь вернулся въ Петербургъ, отрезвленный и сравнительно успокоенный. Готоваго мѣста однако не было и нѣсколько мѣсяцевъ выручала только помощь родственника, А. А. Трощинскаго. Въ ноябрѣ или декабрѣ нашлось очень скромное мѣсто канцелярскаго чиновника въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ по рекомендаціи Булгарина. Конечно, Гоголь не могъ быть доволенъ занятіемъ Акакія Акакіевича, но онъ, вѣроятно, быстро понялъ также, что и



учрежденіе, и лицо, рекомендовавшее его, были выбраны неудачно; по крайней мъръ къ марту 1830 г. онъ перебрался на службу въ департаментъ удъловъ.

Литературные планы между тъмъ зръли и работа двигалась. Въ февральской и мартовской книжкахъ "Отеч. Записокъ" появился безъ подписи автора разсказъ "Бисаврюкъ или Вечеръ наканунъ Ивана Купалы" — единственная повъсть изъ "Вечеровъ на хуторъ", напечатанная въ журналъ раньше всей книжки. Весь этотъ годъ Гоголь живетъ въ Петербургъ, порядочно нуждаясь, но съ бодрымъ духомъ; онъ служитъ, ходитъ рисовать въ академические классы, знакомится съ художниками, развлекается въ кругу малороссовъ-земляковъ, которыхъ не мало было тогда въ столицъ, и усердно пишетъ свои "Вечера", ръшивъ уже сразу выпустить ихъ цълой книжкой, такъ какъ передълки редактора Свиньина въ "Бисаврюкъ" возбудили въ немъ сильное неудовольствіе. Но онъ не вовсе отказался отъ журнальныхъ знакомствъ; онъ лишь разобрался (и для неопытнаго провинціала очень быстро) въ духъ и направленіяхъ журналистики и, оставивъ Свиньиныхъ и Булгарина, потянулся къ блестящему, передовому кругу писателей съ Пушкинымъ и Жуковскимъ во главъ.

Въ концъ года онъ, неизвъстно какъ, оказался знакомъ съ близкимъ другомъ Пушкина, бар. Дельвигомъ и стапъ сотрудникомъего "Литературной газеты," гдѣ съ начала 1831 г. помъстилъ нъсколько статей. Смерть Дельвига въ январъ уже не помъшала Гоголю укръплять и расширять свои связи съ этимъ кругомъ; Дельвигъ очевидно успѣлъ поручить его покровительству Жуковскаго и Плетнева, и въ февралъ или въ мартъ Гоголь уже — преподаватель Патріотическаго Института подъ крыломъ инспектора Плетнева, а къ лъту онъ знакомъ съ Пушкинымъ, съ блестящей и вліятельной фрейлиной Россети (послъ Смирнова), имъетъ частные уроки въ аристократическихъ домахъ у Балабиныхъ, Васильчиковыхъ и проводитъ у послѣднихъ лѣто въ Павловскѣ. Первая часть "Вечеровъ" лътомъ уже готова, одобрена знаменитыми писателями, его новыми знакомыми, и даже набирается типографіи. Къ этому времени и относится разсказъ о томъ, какъ наборщики, увидя вошедшаго Гоголя, начали прыскать со смъху въ руку, отвернувшись къ стънъ, а факторъ объяснилъ, что "штучки, которыя изволили прислать изъ Павловска для печатанія, оченно до чрезвычайности забавны". Пушкинъ по этому поводу поздравилъ Гоголя "съ первымъ торжествомъ и тогда же написалъ о своемъ впечатлъни въ одномъ письмъ: "Сейчасъ прочелъ "Вечера близь Диканьки".

#### XXIV

Они изумили меня. Вотъ настоящая веселость, искренняя, непринужденная, безъ жеманства, безъ чопорности. А мъстами какая поэзія, какая чувствительность! Все это такъ необыкновенно въ нашей литературъ, что я и доселъ не образумился".

Первая часть "Вечеровъ" вышла въ сентябрѣ, вторая— въ мартѣ 1832 г. Публика горячо встрѣтила книгу, увлекшись оригинальнымъ бытомъ, занимательными сюжетами, увлекательно переданными, и веселымъ смѣхомъ, перевитымъ поэзіей и чувствомъ; когда вышла вторая часть, первой уже не было въ продажѣ, а къ лѣту была раскуплена и вторая.

"Вечера" сразу сдълали Гоголя виднымъ писателемъ. Это сильно ободрило его и убъдило, что онъ не ошибся въ своемъ призваніи. Въ письмахъ къ матери уже съ начала 1831 г. все яснъе видно спокойствіе и увъренность въ себъ. Ко времени выхода 2-ой книжки "Вечеровъ" онъ оставляетъ канцелярскую службу и сосредоточивается на литературной работь, не бросая впрочемъ педагогическихъ занятій; еще года три-четыре эти послъднія идутъ параллельно съ художественными планами и даже одно время какъ будто грозятъ занять первое мъсто: Гоголь пишетъ статьи о преподаваніи географіи, о всеобщей исторіи, получаетъ мъсто университетскаго преподавателя исторіи, задумываетъ историко-географическій сборникъ "Земля и люди", мечтаетъ написать многотомную исторію Малороссіи, а затѣмъ подобную же всеобщую исторію. Но рядомъ съ этими попытками научныхъ занятій идетъ такая напряженная и разнообразная творческая дъятельность, которая доставляетъ Гоголю прямое наслажденіе, тогда какъ, напримъръ, годичное пребываніе на кафедрѣ университета не принесло ничего, кромѣ горечи и разочарованія: Гоголь быстро остыль и чувствоваль себя не у мъста. Изъ усердныхъ занятій исторіей Малороссіи тоже выходили неожиданные результаты: уже было написано и напечатано: "Исторія Малороссіи, т. І, книга 1-я, первая", но продолженія не послѣдовало, вмѣсто него появилась великолъпная повъсть изъ запорожскаго прошлаго. Такимъ образомъ ясно было, что подобная раздвоенность недолговъчна. Нагляднымъ памятникомъ ея служатъ "Арабески" сборникъ, вышедшій въ январъ 1835 г. Здъсь наряду съ историческими статьями по среднимъ въкамъ, по малорусской старинъ и т. д. находимъ двъ главы неконченнаго романа "Гетманъ" и три крупныхъ повъсти изъ петербургской жизни ("Портретъ", "Невскій Проспектъ" и "Записки сумасшедшаго").

Издавая этотъ пестрый сборникъ, Гоголь какъ бы подводилъ итоги, заканчивалъ переходный періодъ своей дъятельности,



когда его вниманіе и силы дробились между многими разнородными предметами, и окончательно рѣшался отдать всего себя художественному творчеству. Вотъ что писалъ онъ, посылая книгу пріятелю: "Посылаю тебѣ всякую всячину мою... Въ ней очень много дѣтскаго, и я поскорѣе и старался выбросить въ свѣтъ, чтобы вмѣстѣ съ тѣмъ выбросить изъ моей конторки все старое и, стряхнувшись, начать новую жизнь". Въ этомъ же 1835 г. прекратились занятія Гоголя и въ университетѣ и въ Патріотическомъ институтѣ; онъ сталъ "беззаботный козакъ" по его выраженію.

Остановимся теперь на внъшней жизни Гоголя за этотъ періодъ и на его художественной дъятельности.

Лътомъ 1832 г., выпустивъ и распродавъ "Вечера" и впервые пославъ матери 500 р. на свадьбу сестры, Гоголь уфхалъ въ Малороссію. По дорогф недфли на полторы задержала его Москва; здѣсь онъ познакомился съ цѣлымъ кругомъ видныхъ москвичей, иного склада и понятій, чѣмъ его петербургскіе знакомые. Это были: Аксаковы, Загоскинъ, Погодинъ, Максимовичъ, Щепкинъ, Кирфевскіе. При всей разницф между ними, была черта, объединявшая всъхъ: русское національное чувство было живо во всемъ этомъ кругъ, также, какъ извѣстная патріархальность нравовъ и сердечная простота обращенія. Здѣсь мало было тонкости и блеска цивилизованнаго ума, мало интересовались литературными и общественными новинками Запада, но за то русская дъйствительность была на лицо, и нъкоторые, какъ М. С. Щепкинъ, могли поразить живымъ и широкимъ знаніемъ русскихъ порядковъ и нравовъ самыхъ различныхъ слоевъ общества. Изъ бытовыхъ разсказовъ Щепкина и Гоголь, и Пушкинъ, и Герценъ многому научились въ свое время. Здѣсь завязались для Гоголя многія связи на всю жизнь въ кругу людей, которые позднѣе, лѣтъ черезъ 10-15, опредѣленно стали на сторону національныхъ воззрѣній и русской самобытности при разслоеніи общества на западниковъ и славянофиловъ. Слъды этихъ связей можно потомъ усмотръть въ воззръніяхъ Гоголя послъдняго періода жизни; сейчасъ они прежде всего расширили его художническій горизонтъ и обогатили рядомъ наблюденій и свѣдѣній въ новыхъ для него сферахъ русской жизни. Малороссія, гдъ онъ провелъ три мъсяца, дала ему съ своей стороны новыя точки зрѣнія на впечатлѣнія дѣтства, и наряду съ поэзіей и романтической призмой стали трезвыя, глубокія наблюденія просыпающагося реальнаго таланта.

Возвратившись въ Петербургъ, Гоголь развиваетъ необыкновенную, прямо невъроятную дъятельность. Въ теченіе двухъ



лътъ (1833 и 1834 г.) онъ много читаетъ по всеобщей и малорусской исторіи, готовитъ лекціи, пишетъ статьи, изъ которыхъ составились "Арабески", а главное— задумываетъ и выполняетъ сразу длинный рядъ художественныхъ произведеній.

Здъсь умъстно сказать о манеръ Гоголя работать. Онъ никогда не могъ задумать и написать какую-либо вещь сразу, углубившись только въ нее и не отвлекаясь въ сторону; одновременно возникалъ и разрабатывался цълый рядъ произведеній, авторъ переходилъ отъ одной начатой работы къ другой, то быстро двигая одну изъ нихъ, то откладывая надолго, и между первымъ наброскомъ и окончательной отдълкой обыкновенно проходило нъсколько лътъ, въ теченіе которыхъ первоначальный замыизмѣнялся до неузнаваемости. Онъ самъ поступалъ именно такъ, какъ однажды совътовалъ Бергу: "Сначала нужно набросать все, какъ придется, хотя бы плохо, водянисто, но ръшительно все, и забыть объ этой тетради. Потомъ черезъ мъсяцъ, черезъ два, иногда и болъе (это скажется само собою) достать написанное и перечитать; вы увидите, что многое не такъ, много лишняго, а кое-чего недостаетъ. Сдълайте поправки и замътки на поляхъ—и снова забросьте тетрадь. При новомъ пересмотръ ея новыя замътки на поляхъ и, гдъ хватаетъ мъста, взять отдъльный клочекъ и приклеить сбоку. Когда все будетъ такимъ образомъ написано, возьмите и перепишите тетрадь собственноручно. Тутъ сами собой явятся новыя озаренія, урѣзы, добавки, очищенія слога. И опять положите тетрадку. Путешествуйте, развлекайтесь, не дѣлайте ничего или хоть пишите другое. Придетъ часъ, вспомнится заброшенная тетрадь: возьмите, перечитайте, поправьте тѣмъ же способомъ и, когда она будетъ снова измарана, перепишите ее собственноручно... Такъ надо дълать по-моему восемь разъ".

Послъ этого мы легче поймемъ факты, обнаруженные пристальнымъ изученіемъ Гоголевскаго творчества: за четыре года, отдъляющіе выходъ перваго его произведенія— "Вечеровъ" отъ его выъзда лътомъ 1836 г. надолго за границу, Гоголь задумалъ, началъ и отчасти выполнилъ рѣшительно все, что прославило его имя и сдълало его главой новаго литературнаго развитія; всѣ остальныя 18 лѣтъ жизни ушли на разработку и довершеніе начатаго тогда, и не все удалось ему закончить. Въ частности, въ 1833 г. онъ кромъ историческихъ занятій работаетъ надъ большой комедіей "Владиміръ III степени", другой комедіей "Женихи" (послъ "Женитьба"), "Старосвътскими Помъщиками" и "Тарасомъ-Бульбой"; въ слъдующемъ году сюда сверхъ ряда большихъ статей "для Арабесокъ" присоединяется созданіе "Вія", "Повъсти о томъ,

какъ поссорился Ив. Ив. съ Ив. Никифор." и начало "Ревизора"; въ 1835 году въ январѣ выходятъ "Арабески", съ тремя повѣстями, въ февралѣ—"Миргородъ"; одновременно пишутся: "Носъ", "Коляска", заканчиваются "Женихи", продолжается "Ревизоръ" и начинаются "Мертвыя Души"; наконецъ въ первую половину 1836 г. Гоголь съ большимъ напряженіемъ кончаетъ и ставитъ на сцену "Ревизора", работаетъ надъ уцѣлѣвшими сценами изъ оставленнаго "Владиміра ІІІ степени", набрасываетъ "Игроковъ", продолжаетъ "Мертвыя Души" и пишетъ большія журнальныя статьи для Пушкинскаго "Современника".

Трудъ гигантскій, колоссальный! Притомъ это не было только количественно огромной производительностью: замыслы Гоголя становились все шире, а исполненіе—все совершеннѣе, авторъ за эти годы очень быстро вырасталъ душою и талантомъ; понятно, какого громаднаго напряженія стоилъ ему этотъ періодъ.

Въ "Авторской исповѣди" Гоголь самъ говоритъ, что въ это время онъ переходилъ отъ безотчетнаго пользованія своимъ комическимъ дарованіемъ къ служенію болѣе серьезнымъ цѣлямъ и что переходъ этотъ совершался при содѣйствіи и поощреніи Пушкина, настойчиво убѣждавшаго его приняться за большое произведеніе съ крупнымъ значеніемъ. "Ревизоръ" былъ первымъ отвѣтомъ на этотъ призывъ, работа надъ "Мертвыми Душами"—окончательнымъ шагомъ по новому пути.

Въ комедіи Гоголь, по его словамъ, ръщилъ собрать въ одну кучу все дурное въ Россіи и заразъ посмѣяться надъ всѣмъ. Впечатлѣніе отъ "Ревизора" было очень сильное, во многомъ неожиданное; оно потрясло автора до глубины души и вызвало въ немъ огромную и сложную внутреннюю работу, во многомъ его переродившую, какъ художника и человъка. Здъсь--начало перелома въ развитіи Гоголя. До сихъ поръ, ни одно произведеніе свое не вырабатываль онь такь долго и тща-"Ревизора". Сохранившійся тельно, какъ первоначальный текстъ комедіи даетъ возможность убъдиться, какъ зрѣлъ замыселъ, дълаясь серьезнъе, очищаясь отъ легкаго комизма, преувеличеній фарса, какъ выигрывали въ значительности характеры.

Но вотъ наступило 19 апрѣля 1836 г., "Ревизоръ" данъ впервые на петербургской сценѣ. Интересъ былъ вызванъ сразу огромный, всѣ рвались въ театръ и на цѣлый рядъ первыхъ представленій трудно было достать билетъ. Царская фамилія, вся знать, средній классъ вплоть до чуекъ и поддевокъ наполняли зрительный залъ, много смѣха и рукоплесканій.



Но тотчасъ же въ оживленныхъ толкахъ, поднявшихся въ обществъ и въ печати, стали громко звучать другія ноты— недоумъніе, недовольство, даже негодованіе и озлобленность. Одни находили страннымъ и необычнымъ весь замыселъ, твердо въруя, что комическій писатель долженъ только забавно смѣшить, другіе не видъли въ пьесъ ни искусства, ни върности жизни, вообще никакихъ литературныхъ достоинствъ, третьи приходили въ ужасъ отъ "грубаго" и "неприличнаго" тона, четвертые возмущались дерзостью автора, ъдко осмъявшаго "все правительство"; въ воздухъ завертълись озлобленные возгласы: "Зажигатель, бунтовщикъ, клевета на Россію, сослать въ Сибирь надо!" Даже немногіе защитники комедіи, признававшіе въ ней и талантъ и върность жизни, не въ силахъ были обнять вполнъ ея художественную высоту и важное общественное значеніе, и ихъ голоса звучали неувъренно.

Гоголя охватилъ цълый вихрь разнородныхъ ощущеній. Онъ чувствовалъ, что совершилъ нѣчто крупное—самая сила общаго возбужденія говорила за то,—понималъ, конечно, ложность и ограниченность большинства высказанныхъ мнѣній; сознаніе, что его смѣхъ прозвучалъ мощной силой и что въ его жаждѣ глубоко всматриваться въ пошлость жизни и обнажать низменныя стороны человъческой натуры скрытъ залогъ серьезнаго вліянія на общество, должно было окрѣпнуть и дать ему моментъ внутренняго удовлетворенія и торжества. Но этимъ дъло не ограничивалось; оставалось на лицо и почти всеобщее непониманіе, и озлобленность, -цъль автора не была достигнута, его желаніе общей пользы, весь смыслъ дѣятельности повисъ на воздухъ. И вотъ въ Гоголъ кромъ неизбъжнаго чувства обиды зрѣетъ тяжелая тоска и неудовлетворенность; онъ чувствуетъ, что не можетъ, не долженъ просто пренебречь общимъ мнѣніемъ, а надо оглянуться на себя и на свое дъло, провърить и поискать, не лежитъ ли на немъ хотя часть вины рокового непониманія. Его потянуло за границу, вдаль отъ людей, отъ общества, нанесшаго ему тяжелую рану. Тамъ, въ уединеніи долженъ онъ разобраться во всемъ, отдать себъ ясный отчетъ въ своихъ задачахъ и твердо установить, чемъ должна направляться, какимъ целямъ служить его дъятельность, какъ сатирическаго писателя; лишь послъ этого сможетъ онъ достойно разработать свой новый замыселъ ("Мертвыя души"), который везетъ съ собой на чужбину и который нельзя уже продолжать такъ свободно и безотчетно, какъ онъ былъ начатъ. Много горькаго и важнаго пережилъ тогда Гоголь. "Я не сержусь на толки", писалъ онъ передъ отъъздомъ пріятелю: "но грустно мнъ это всеобщее невъжество,



### XXIX

движущее столицу... грустно, когда видишь, въ какомъ еще жалкомъ состояніи находится у насъ писатель. Всѣ противъ него и нѣтъ никакой, сколько нибудь равносильной стороны за него... Прискорбна мнѣ эта невѣжественная раздражительность, признакъ глубокаго, упорнаго невѣжества, разлитаго на наши классы... Я огорченъ не нынѣшнимъ ожесточеніемъ противъмоей піесы; меня заботитъ моя печальная будущность... Разсмотри положеніе бѣднаго автора, любящаго между тѣмъ сильно свое отечество и своихъ же соотечественниковъ, и скажи ему, что есть небольшой кругъ, понимающій его, глядящій на него другими глазами,—утѣшитъ ли это его?.. Прощай. Ѣду разгулять свою тоску, глубоко обдумать свои обязанности авторскія, свои будущія творенія и возвращусь, вѣрно, освѣженный и обновленный ".

Въ такой тяжелой и смутной тревогѣ, духа, 6 іюня 1836 г. Гоголь покинулъ Петербургъ и Россію на цѣлыхъ три года.

٧.

Съ этого момента жизнь Гоголя вступаетъ въ новую полосу, въ многомъ особенную, своеобразную. До сихъ поръ онъ развивался на родной почвъ, складывался подъ впечатлъніями русской дъйствительности, проходилъ въ петербургской сферь свою литературную дорогу, занялъ извѣстное положеніе въ обществъ и былъ связанъ съ нимъ повидимому прочными житейскими связями. Теперь все это радикально измѣняется. Гоголь какъ бы выключилъ себя изъ сферы русской жизну, оторвался видимыми корнями отъ родной почвы. Изъ 16 лѣтъ, которые ему суждено было еще прожить, онъ провель три года безвыъздно за границей, затъмъ вернулся на 9 мъсяцевъ въ Россію и скрылся на полтора года; далье, опять нъсколько мъсяцевъ на родинъ и новое исчезновение на шесть лътъ, и наконецъ окончательное возвращеніе на четыре послѣдніе года въ Россію, но уже при все возрастающей отчужденности отъ всякой жизни. Характерно, что уъзжая въ первый разъ, онъ чувствовалъ уже, что ему трудно найти свое мъсто среди русскихъ условій. "Для меня нізть жизни вніз моей жизни" писалъ онъ Жуковскому — "и нынъшнее мое удаленіе изъ отечества, оно послано свыше... Это великій переломъ, великая эпоха моей жизни. Знаю, что мнъ много встрътится непріятнаго, что я буду терпъть и недостатокъ и бъдность, но ни за что на свътъ не возвращусь скоро. Долье, долье, какъ можно долѣе буду въ чужой землѣ. И хотя мысли мои, мое имя, мои труды, будутъ принадлежать Россіи, но самъ я, но бренный составъ мой будетъ удаленъ отъ нея".



И дѣйствительно, онъ занимаетъ деньги у пріятелей, нѣсколько разъ черезъ вліятельныхъ друзей получаетъ помощь отъ царя, хлопочетъ о платной должности за границей, о правильной пенсіи отъ правительства, и думать не можетъ о томъ, чтобы вернуться и занять какое-нибудь положеніе на родинѣ; оба довольно кратковременные пріѣзды (на 8—9 мѣс. на пространствѣ 12 лѣтъ) были вызваны необходимостью брать сестеръ изъ института и печатать І т. Мертвыхъ Душъ; Гоголь



Домъ въ Римъ, гдъ жилъ Гоголь.

тяготился ими и, покончивъ дѣла, радостно рвался въ "свою красавицу Италію": "Она моя"! восклицаетъ онъ: "никто въ мірѣ не отнименя. метъ ея У родился здѣсь. Россія, Петербургъ, снѣга, подлецы, департаменты, каөедра, театръ-все это мнѣ снилось. Я проснулся опять на родинъ ... Это отношение уживалось у Гоголя съ горячимъ чувствомъ любви къ родной странъ и нажаждой быть роду и имъ полезной; оно объясняется тѣмъ, пріемъ "Ревизора" впервые открылъ ему глаза на русское общество и навелъ на рядъ глубокихъ и горькихъ размышленій о судьбѣ рус-

скаго писателя. Онъ откровенно признается въ этомъ Погодину (въ 1837 г.).

"Ты приглашаешь меня ѣхать къ вамъ. Для чего? Не для того ли, чтобы повторить вѣчную участь поэтовъ на родинѣ?.. Ты пишешь, что всѣ люди, даже холодные, были тронуты этой потерей (смертью Пушкина). А что эти люди готовы были дѣлать ему при жизни?.. О, когда я вспомню нашихъ судей, меценатовъ, ученыхъ умниковъ, благородное наше аристократство, сердце мое содрагается при одной мысли"!.. И признавшись затѣмъ въ сильной, неистребимой любви къ родинѣ,

которой онъ посвящаетъ и сейчасъ всѣ силы своего таланта, онъ продолжаетъ: "Но ѣхать, выносить надменную гордость безмозглаго класса людей, которые будутъ передо мною дуться и даже мнѣ пакостить, — нѣтъ, слуга покорный! Въ чужой землѣ я готовъ все перенести, готовъ нищенски протянуть руку, если дойдетъ до этого дѣло; но въ своей—никогда! Мои страданія тебѣ не могутъ вполнѣ быть понятны: ты въ пристани, ты, какъ мудрецъ, можешь перенесть и посмѣяться. Я бездомный, меня бьютъ и качаютъ волны, и упираться мнѣ только на якорь гордости, которую вселили въ грудь мою высшія силы, — сложить мнѣ голову свою на родинѣ"!

Такія безотрадныя, выстраданныя рѣчи не впервые вырывались изъ сердца русскаго писателя; стоитъ вспомнить Грибоьдова, замѣтившаго, что "достоинство человѣческое цѣнится у насъ въ прямомъ отношеніи къ числу крѣпостныхъ рабовъ", Пушкина, въ отчаяніи воскликнувшаго однажды: "чортъ меня дернулъ родиться въ Россіи и съ талантомъ!" Всего тяжелѣе здѣсь то, что это—отнюдь не политическій протестъ, а просто вопль прозрѣвшей души; иначе въ немъ не соединились бы три такія личности. Особенно онъ характеренъ въ устахъ Гоголя, гдѣ онъ заканчивается такъ жестоко сбывшимся пророчествомъ.

Но покамѣстъ, въ разсматриваемую нами эпоху Гоголь устраивался" въ своемъ прекрасномъ далекѣ", весь полный широкихъ плановъ и серьезныхъ задачъ. Съ нимъ были "Мертвыя Души", которымъ предстояло стать основной цѣлью всей остальной его жизни и послужить оправданіемъ самыхъ грандіозныхъ надеждъ. Извѣстно признаніе Гоголя въ "Авторской исповѣди", что поэма была задумана и начата имъ безъ опредѣленнаго плана и серьезной идеи и рисовалась ему, какъ собраніе "смѣшныхъ явленій, которыя онъ намѣренъ былъ перемѣшать съ трогательными". Теперь этому замыслу суждено было радикально переродиться въ связи съ глубокой внутренней работой, начавшейся въ авторѣ еще до отъѣзда.

Пережитый переворотъ внушилъ ему какое-то совершенно особенное отношеніе къ своей писательской роли; что-то возвышенно-благоговъйное слышится въ его письмахъ тотчасъ же послѣ прощанья съ Петербургомъ. "Какихъ высокихъ, какихъ торжественныхъ ощущеній, невидимыхъ, незамѣтныхъ для свъта, исполнена жизнь моя! Клянусь, я что-то сдѣлаю, чего не сдѣлаетъ обыкновенный человѣкъ. Львиную силу чувствую въ душѣ своей", пишетъ онъ Жуковскому еще съ дороги. Если въ октябрѣ предыдущаго года Гоголь, извѣщая Пушкина о началѣ работы, говоритъ что "романъ, кажтся,



будетъ сильно смѣшонъ", то теперь, принявшись въ Швейцаріи и затѣмъ въ Парижѣ вновь за него, онъ уже восклицаетъ: "какой огромный сюжетъ!.. вся Русь явится въ немъ"! И дальше: "Огромно велико мое твореніе и не скоро конецъ его"; въ связи съ этимъ онъ мечтаетъ о посмертной славѣ, которую должно принести ему это "твореніе", о томъ, что потомки "съ глазами, влажными отъ слезъ, произнесутъ примиреніе его тѣни". Все это далеко уводитъ насъ отъ "сильно смѣшного сюжета" и заставляетъ думать, что уже съ перваго года заграничной жизни планъ новаго произведенія сталъ принимать въ головѣ Гоголя значительныя очертанія.

Работая надъ первымъ томомъ, онъ отъ времени до времени роняетъ въ письмахъ отдѣльныя фразы, говорящія о томъ же: "мои гордые замыслы"... "многое хотѣлъ я совершить"... "только бы мнѣ четыре-пять лѣтъ жизни"...

Побывавъ въ 1839—40 г. въ Россіи и познакомивъ близкихъ друзей (въ эту поъздку онъ сошелся особенно съ московскимъ кружкомъ-Аксаковыми, Погодинымъ, Шевыревымъ) съ написанными главами "Мертвыхъ Душъ", Гоголь возвращается за границу оканчивать І томъ. Тутъ впервые появляются въ его перепискъ указанія на то, что планъ не только не исчерпывается, но едва намъчается первымъ томомъ. Дальнъйшее продолжение, говоритъ онъ, выясняется въ головъ чище, величественнъй, и теперь онъ видитъ, что "можетъ быть со временемъ кое-что колоссальное"; немногіе знаютъ, на какія сильныя мысли и глубокія явленія можетъ навести "незначащій сюжетъ", котораго "первыя, невинныя и скромныя главы" извъстны друзьямъ. Когда вышелъ І томъ, Гоголь неразъ называлъ его лишь крыльцомъ или портикомъ къ строящемуся дворцу; что же долженъ былъ представлять собою весь дворецъ?

Въ "Авторской исповѣди" Гоголь, оглядываясь на то, какъ развивался въ немъ его планъ, говоритъ объ этомъ такъ. Послѣ "Ревизора" онъ особенно ясно почувствовалъ потребность въ сочиненіи полномъ, "гдѣ было бы уже не одно то, надъ чѣмъ слѣдуетъ смѣяться"; ему хотѣлось выставить какъ тѣ высшія свойства русскаго человѣка, которыя еще не оцѣнены справедливо, такъ и тѣ низкія, которыя недостаточно осмѣяны. Возбудить въ читателяхъ любовь и стремленіе къ первымъ и ненависть, отвращеніе ко вторымъ—вотъ задача, которую онъ ставилъ себѣ; она по глубинѣ и значительности далеко выступаетъ за рамки простого литературнаго предпріятія: если автору удастся достойно выполнить трудъ, его поэма должна содѣйствовать общему возрожденію русскаго человѣка



### XXXIII

и очищенію нашей жизни отъ многихъ недостатковъ. Сообразно съ этимъ планъ поэмы распадался на три части: первый томъ долженъ былъ изобразить отрицательныя стороны жизни, а соединеніе ихъ съ положительными задатками русской натуры и наконецъ преобладаніе послѣднихъ выпадало на долю остальныхъ двухъ томовъ. Получалось нѣчто вродѣ русской Божественной Комедіи съ адомъ, чистилищемъ и раемъ, причемъ самое заглавіе могло толковаться символически: "мертвыми душами" можно было считать не только Чичиковскихъ мужиковъ, но и всѣхъ героевъ поэмы, духовно мертвыхъ, а души, способныя ожить, и вполнѣ живыя должны были выступить въ дальнѣйшемъ.

Продолжая свою исповъдь, авторъ говоритъ, что чъмъ болъе выяснялся передъ нимъ замыселъ, тъмъ сильнъе чувствовалъ онъ нужду въ собственномъ очищеніи и возрожденіи, чтобы стать достойнымъ выполнителемъ грандіознаго плана. Дантъ самъ очищается отъ всего темнаго ного, проходя черезъ Чистилище, чтобы получить способность созерцать и воспъть свътлыя области неба, такъ Гоголь былъ приведенъ по его словамъ къ длительной борьбѣ съ своими недостатками. Чѣмъ-то въ родѣ пророка, свыше призваннаго къ обновленію родины, начинаетъ онъ теперь себя чувствовать и строгимъ самовоспитаніемъ нравственнымъ и религіознымъ готовится для этого пророческаго служенія. Такъ объясняется совершенно особый тонъ, которымъ онъ начинаетъ говорить о себъ и о своей литературной работъ уже съ начала 40-хъ годовъ. Перенеся тотчасъ по вызадъ изъ Россіи тяжелую болѣзнь въ Вѣнѣ, когда онъ прямо ждалъ смерти, Гоголь увъровалъ, что Богъ спасъ его именно потому, что его жизнь нужна для выполненія великой задачи. Въ началь 1841 г. кончая І томъ и собираясь ѣхать къ осени въ Россію печатать его, онъ пишетъ С. Т. Аксакову: "Слышу и знаю дивныя минуты. Созданіе чудное творится и совершается въ душъ моей и благодарными слезами не разъ теперь полны глаза мои. Здѣсь явно видна мнѣ святая воля Бога: подобное внушеніе не происходитъ отъ человъка; никогда не выдумать ему такого сюжета". Онъ умеръ для всего мелочного; просьба Погодина прислать что-нибудь для "Москвитянина" кажется ему святотатствомъ; сильнымъ и тяжкимъ гръхомъ называетъ онъ всякую попытку отвлечь его отъ "святого труда". "Только одному невърующему словамъ моимъ и недоступному мыслямъ высокимъ позволительно это сдълать. Трудъ мой великъ, мой подвигъ спасителенъ". Онъ проситъ, чтобы К. Аксаковъ и Щепкинъ пріѣхали за нимъ и доставили его въ Россію, избавивъ



### XXXIV

его отъ дорожныхъ заботъ и мелочей, такъ какъ его нужно теперь беречь и лелъять. "Не для меня, нътъ! Они привезутъ съ собою глиняную вазу. Конечно, эта ваза вся въ трещинахъ, стара и еле держится; но въ ней заключено сокровище, стало быть, ее нужно беречь".

Это сознаніе своей избранности, облеченности высшей силой даетъ себя чувствовать уже въ эту пору, нечасто, но ярко. Такъ своему близкому товарищу Данилевскому, котораго онъ полусерьезно звалъ всегда братомъ, письма къ которому еще годъ назадъ носили искренній характеръ непринужденной интимности, и часто касались веселыхъ развлеченій Парижа или Рима, Гоголь пишетъ теперь наставительное посланіе, убъждаетъ оставить разсѣянную жизнь, заняться въ имѣніи хозяйствомъ и углубиться внутренно. И все это—властнымъ тономъ человѣка, познавшаго вѣчную истину, высоко поднявшагося надъ людьми, взрослаго, говорящаго съ ребенкомъ или малолѣткомъ. "Теперь ты долженъ слушать моего слова, ибо вдвойнѣ властно надъ тобою мое слово, и горе кому бы то ни было, не слушающему моего слова... Властью высшею облечено отнынѣ мое слово"!

## VI.

Въ дальнъйшемъ все сильнъе и чаще охватываетъ Гоголя такое настроеніе, все болье примышивается сюда религіозныхы элементовъ, а въ его творчествъ усиливается склонность къ морализаціи и торжественному, въщему тону. Въ I томъ "Мертвыхъ Душъ то даетъ себя знать въ "пирическихъ мъстахъ, въ собраніе сочиненій, которое Гоголь готовитъ временно съ нимъ, онъ включаетъ "Портретъ" и "Тараса Бульбу" уже въ сильной переработкъ, подсказанной далеко не одними художественными, но и моральными цалями. Самыма крупныма и ръзкимъ отраженіемъ этой тенденціи служитъ "Развязка Ревизора", гдѣ Гоголь попытался истолковать свою безсмертную картину реальной русской дъйствительности, какъ духовно-Чѣмъ дальше углублялся Гоголь нравственную аллегорію. въ общіе вопросы нравственной жизни, личнаго совершенствованія и душевнаго спасенія, тъмъ болье бльдньли передъ нимъ краски русской жизни; легко и свободно черпая изъ нея матеріалъ для изображенія ея "ада", царства мертвыхъ душъ, онъ сталъ работать медленно, неувъренно, когда пришлось рисовать "чистилище" и подготовлять "рай". Гоголь долго приписывалъ это своему недостоинству и говорилъ, что изображать положительный строй жизни тому, кто самъ вну-



## XXXV

тренно еще не "состроился", и все усерднѣе налегалъ на самовнализъ и самовоспитаніе.

Его жизнь въ это время, протекавшая внѣ Россіи, замкнулась въ небольшомъ кругу знакомыхъ, жившихъ, какъ и онъ, за границей и большей частью вторившихъ ему въ настроеніи. Это были: Жуковскій, Языковъ, А. О. Смирнова, Вьельгорскіе, гр. А. П. Толстой и др.—все люди, подводившіе свои жизненные итоги, настроенные въ религіозно-нравственномъ духѣ, безъ бодраго чувства жизни, безъ живыхъ связей съ современностью, безъ широкихъ горизонтовъ. Въ глазахъ большинства изъ этого круга Гоголь, съ обаяніемъ крупнаго художника, съ восторженными полетами души къ высокому идеалу, съ пламенной върой въ свою миссію, невольно занялъ мъсто духовнаго вождя и наставника, хотя и не безспорнаго. Вокругъ него образовалась спертая атмосфера, гдъ вращались все одни и тъ же вопросы интимной духовной жизни, гдъ всъ ежедневно помогали другъ другу каяться и исправляться, слъдили другъ за другомъ и привыкали анализировать въ себѣ и въ другихъ самыя сокровенныя мысли и побужденія, гдѣ подчасъ считалось спасительнымъ и необходимымъ больно задъвать другъ друга и обнажать чужую душу. Извъстны вытекшія изъ этого нездороваго источника странныя и безцеремонныя заботы Гоголя о душевномъ спасеніи его московскихъ друзей, которые вызвали суровую отповъдь со стороны чуткаго и здороваго духомъ старика Аксакова.

Въ этомъ тъсномъ, удушливомъ кругъ окръпла и развилась та самоувъренность Гоголя, къ которой онъ издавна былъ склоненъ и признаки которой мы не разъ отмъчали раньше. Въ возвышенности и важности своихъ цѣлей онъискренно не имълъ основаній сомнъваться, а громадное самоотверженіе, съ которымъ онъ сосредоточилъ вокругъ этихъ цѣлей всъ свои душевныя силы, все свое существованіе, вниманіе, которымъ онъ былъ окруженъ, — все это казалось ему правомъ вести за собой другихъ и указывать людямъ путь не только въ качествъ художника, но и мыслителя-моралиста. Плодомъ такого настроенія и явилась "Переписка съ друзьпріемъ, который встрѣтила эта книжка, ями". Извъстенъ гдъ въ пеструю смъсь слились върныя сужденія съ явно ложными и неосновательными, искреннія движенія лучшихъ сторонъ Гоголевской души съ побужденіями, искусственно развитыми въ больной средъ, и гдъ, главное, такъ мало были угаданы нужды русской жизни и духъ времени. Она вызвала жестокій отпоръ со стороны Бълинскаго (и не одного его), прямое осужденіе С. Т. Аксакова, смутила многихъ близкихъ



## XXXVI

Гоголю лицъ, смутила и самого автора, который многое только тогда понялъ и разсмотрѣлъ, когда дѣло было сдѣлано.

Между тѣмъ цѣль всей жизни, "Мертвыя Души" все плохо двигались впередъ, все недоволенъ былъ вторымъ томомъ взыскательный художникъ, не умиравшій, не смотря ни на что, въ Гоголѣ, и уже подверглась однажды сожженію рукопись (1845 г.). Въ Гоголѣ все сильнѣе шевелится давно безпокоившее его сознаніе, что онъ мало знаетъ Россію, что для его гигантскаго плана недостаточно старыхъ наблюденій, на которыхъ въ свое время воздвигся "Ревизоръ". Годы самоуг-



Домъ на Никитскомъ бульваръ въ Москвъ, гдъ скончался Гоголь.

лубленія, внутренней подготовки и постоянная жизнь за границей съ своей стороны проложили замѣтное отчужденіе между нимъ и русскою жизнью. Онъ больно чувствовалъ насущную нужду въ "духовной и вещественной статистикъ" Россіи, взывалъ къ друзьямъ, къ знакомымъ, наконецъ ко всѣмъ читателямъ о помощи, просилъ свѣдѣній, замѣчаній на первый томъ. Самое изданіе "Переписки" по его словамъ должно было служить той же цѣли: онъ думалъ, что книга, задѣвши и расшевеливъ многихъ, заставитъ высказаться, и авторъ восполь-

## XXXVII

зуется этимъ, чтобы уяснить себъ такія явленія современности и такія черты русскаго человѣка, которыя необходимы для успъшнаго продолженія поэмы. Во всъхъ этихъ надеждахъ и исканіяхъ было много самообмана. Жизнь на Руси давно шла мимо Гоголя и ускользали многія характерныя стороны эпохи отъ вниманія, давно односторонне направленнаго и утомленнаго созерцаніемъ внутренняго міра. Старая геніальная отгадка широкихъ явленій и сущности людскихъ характеровъ по отдѣльнымъ штрихамъ, по бъглымъ наблюденіямъ слабъла безъ пищи, забиваемая, отодвигаемая въ сторону новымъ міровозэрѣніемъ, гдь не было мъста прежнему ненасытному любопытству ко всему живому; годы и бользненность тоже брали свое. Надвигался аскетизмъ, отчужденность отъ всего земного, вопросы душевнаго спасенія, загробной жизни выступали все замѣтнѣе, Гоголь все сильнъе отдавался набожности, подпадалъ подъ власть Оптиной пустыни, отца Матвъя.

Въ послъдніе четыре года жизни, проведенные въ Россіи, Гоголь быль уже надломлень. Второй томъ еще дописывался и отдълывался, даже читался друзьямъ, но большая часть того, что мы знаемъ изъ него, примыкала къ мотивамъ перваго тома и мало содержала въ себъ новой идеи, особенно дорогой автору теперь, --- идеи положительнаго строительства русской жизни; это была сторона чистилища, обращенная къ аду, а не къ раю, и переходъ къ другому склону очевидно давался съ трудомъ. Возрождающій и обновляющій духъ отказывался вселяться въ мертвыя души Чичиковыхъ и Плюшкиныхъ, какъ то предполагалось въ замыслъ, а созданіе новыхъ, свътлыхъ фигуръ затруднялось однажды вырвавшимся сознаніемъ автора, что имъ нелегко придать осязательную убъдительность. Тонкость художническаго пониманія и безпощадная самокритика не оставляли Гоголя и среди тяжелаго душевнаго распаденія последнихъ летъ. Потому, очевидно, онъ все и медлилъ выпустить изъ рукъ второй томъ, печатаніе котораго обѣщалось неоднократно; потому въроятно и сжегъ онъ его передъ смертью, принеся этимъ послъднюю жертву своему таланту.

Что пережилъ Гоголь при концѣ своей страдальческой, самоотверженной жизни, этого, конечно, никто не разскажетъ. Одно ясно: какъ бы ни отошелъ онъ постепенно отъ всего живого, какъ бы ни застилался его предсмертный взоръдымкой аскетизма, монашества и загробныхъ тайнъ, онъ не могъ не чувствовать, что то, чему онъ служилъ всю жизнь, обмануло его при концѣ, и высшій, лучшій трудъ его жизни выскользнулъ изъ его рукъ недовершеннымъ; мало того: онъ самъ долженъ былъ наложить на него руки, чтобы не унизить сво-



## XXXVIII

его призванія его несовершенствомъ. Съ этимъ терялся для него всякій смыслъ жизни, такъ какъ то, что мы считаемъ безсмертной заслугой Гоголя, онъ самъ въ это время не склоненъ былъ цѣнить сколько нибудь высоко. Разочарованія больше, ядовитѣе нельзя себѣ вообразить.



Сожженіе рукописей. Литографія Солоницкаго.

# VII.

Но если судьба Гоголя сводится къ мученіямъ и разочарованію, если онъ, всю жизнь мечтавшій сказать цѣлому обществу, всей своей эпохѣ волшебное слово "впередъ!", потерпѣлъ такое страшное пораженіе, что своей рукой, умирая, поспѣшилъ уничтожить, скрыть отъ насъ свою окончательную попытку начертить эту магическую формулу,—какъ объяснить тотъ безспорный фактъ, что на самомъ дѣлѣ для своего времени Гоголь былъ не только идеаломъ художника, увлекавшаго силой творческаго генія, но и подлиннымъ властителемъ думъ, въ извѣстномъ смыслѣ знаменемъ цѣлаго поколѣнія?



### XXXIX

Припомнимъ, что Бълинскій говорилъ, обращаясь къ нему: "Я любилъ васъ со всей страстью, какъ только человъкъ, кровью связанный съ своей страной, можетъ любить ея надежду, честь и славу, одного изъ великихъ вождей ея на пути сознанія, развитія и прогресса". Припомнимъ слова Анненкова о томъ, что послъ появленія "Мертвыхъ душъ" никакіе литературные вопросы не могли ни на минуту заслонить передъ Бълинскимъ чисто русскаго вопроса, который тогда цъликомъ сосредоточивался у него на одномъ имени Гоголя и на его романъ: "Онъ не уставалъ указывать, почему на Руси являются типы такого безобразія, какіе выведены въ поэмъ; почему могутъ совершаться на Руси такія невъроятныя событія, какія въ ней разсказаны; почему могутъ существовать на Руси, не приводя никого въ ужасъ, такія рѣчи, мнѣнія и взгляды, какіе переданы тамъ. Бѣлинскій думалъ, что добросовъстный отвътъ на эти вопросы можетъ сдълаться для человъка программой дъятельности на всю жизнь и положить прочную основу для его образа мыслей и для правильнаго сужденія о себъ и другихъ".

Странной на первый взглядъ можетъ показаться такая роль человъка, совершенно иначе понимавшаго цъли жизни и задачи общества. Что же дълало Гоголя такимъ нужнымъ и дорогимъ для передовыхъ людей 40-хъ годовъ? Это были все, во-первыхъ, идеалисты высокой пробы, люди, постоянно жившіе отвлеченными интересами духа, высшими вопросами развитія, науки, философіи, общественной жизни. Во-вторыхъ, это были отрицатели, которые подъ вліяніемъ этихъ высшихъ интересовъ и общечеловъческаго сознанія пришли къ ръзкому критическому взгляду на русскую жизнь и ея порядки. Гоголь не былъ идеалистомъ въ томъ смыслѣ, какъ Бѣлинскій, Герценъ, Грановскій; онъ мало интересовался міромъ идей,—ни наука, ни философія, ни движеніе мысли въ Европъ не представлялись для него насущнымъ дъломъ, за которымъ надо слъдить и въ который необходимо вникать. Съ другой стороны онъ не былъ и отрицателемъ. У него нигдъ не найдешь критики стараго строя жизни; даже кръпостное право оставляло его спокойнымъ; нигдъ нътъ и тъни негодованія или протеста по поводу того, что дълала съ жизнью народа и общества николаевская система.

Но въ натурѣ Гоголя, во всемъ его душевномъ укладѣ было то, что замѣняло и идеализмъ и отрицаніе. Онъ вѣчно носилъ въ душѣ образъ высокихъ стремленій человѣка, жажду видѣть человѣка во всемъ блескѣ его достоинства, видѣть личность человѣческую не опозоренную, не униженную ложью, пошло-



стью, трусостью, лицемъріемъ и множествомъ мелкихъ чувствъ и страстишекъ, какія разыгрываются и сталкиваются въ сутолокъ обыденной обывательщины. Въ его творчествъ часто звучитъ этотъ стонъ души, эта скорбь по лучшимъ сторонамъ человѣка, искажаемымъ жизнью. Та боль, то содраганіе, которыя онъ неизбъжно и сильно испытывлъ при встръчъ съ уродствомъ жизни, дълали его невольнымъ отрицателемъ всъхъ тогдашнихъ порядковъ, ибо они были вопіющимъ противорѣчіемъ и справедливости, и гуманности; и это его отрицаніе, облеченное силой таланта въ яркіе образы, было неотразимой, ядовитой критикой всего строя вещей, хотя самъ авторъ и не въ силахъ былъ и не желалъ выступать разрушителемъ основъ и протестантомъ. Притомъ Гоголя нельзя считать прямымъ существующихъ порядковъ. Онъ защитникомъ вовсе считалъ, что все въ Россіи идетъ прекрасно и нътъ надобности въ перемънахъ; наоборотъ, онъ многому не сочувствовалъ и видълъ нужду въ улучшеніи жизни. Въ особенности его чувство глубоко возмущалось грязью и пошлостью нравовъ и привычекъ въ личномъ и общественномъ обиходъ и онъ никогда не чувствовалъ себя спокойно или хорошо въ условіяхъ русской жизни. Правда, онъ ръдко поднимался мыслью отъ уродливостей жизни къ порождавшимъ и питавшимъ ихъ причинамъ, а когда пытался это дълать, то, какъ многія крупныя моральныя личности, видѣлъ все спасеніе общества въ нравственномъ улучшеніи отдъльныхъ лицъ, во внутреннемъ очищеніи души, и слишкомъ низко цѣнилъ воспитывающее вліяніе учрежденій и всѣхъ внѣшнихъ общественныхъ условій. идеалы его въ существъ нисколько не отличались отъ идеаловъ передовыхъ людей его времени. Отъ этого получалось то, что его картины жизни, продиктованныя скорбью возвышенной души, находили горячій откликъ среди людей, иначе мыслившихъ, и будили въ нихъ негодованіе и общественный протестъ.

Затъмъ эти либерально настроенные люди не только мечтали о реформахъ, не только отвращеніе и негодованіе выносили, глядя вокругъ себя; они носили въ груди больное сердце, отравленное горечью и тоской. Въдневникахъ такихъ различныхъ людей, какъ Никитенко и Герценъ, въ признаніяхъ Бълинскаго мы не разъ встръчаемъ идущія прямо изъ души скорбныя и горькія восклицанія. Во всѣхъ нихъ звучитъ та же грусть, что и у Гоголя, тъже безотрадные стоны личности, выросшей до высокаго сознанія благородства и свободы и вынужденной сидъть въ грязи со связанными руками и закрытыми устами. Все то, до чего передовые дъятели доходили



силой образованной и критической мысли, они находили выраженнымъ въ яркой картинѣ жизни у Гоголя; она давала вѣское подкрѣпленіе ихъ пониманію русской дѣйствительности, построенному при участіи науки и философіи.

Наконецъ надо указать еще одну важную сторону значенія Гоголя, которая тоже роднила его съ передовыми людьми его времени. Послѣдніе, раздѣленные на западниковъ и славянофиловъ, при всѣхъ несогласіяхъ взаимныхъ дѣлали одно



Могила Гоголя въ Московскомъ Даниловомъ монастыръ (1902 г.).

и то же дѣло: вырабатывали вопросъ національнаго самосознанія. Выдвигая на первое мѣсто самостоятельныя русскія начала или же стремясь найти пути развитія объ руку съ Западной Европой, тѣ и другіе сходились въ отрицаніи той дороги, по которой шелъ русскій народъ или, вѣрнѣе, по которой его вели въ данный моментъ обстоятельства, одинаково находя, что дорога эта гибельна. Гоголь собственно не примыкалъ ни къ тѣмъ, ни къ другимъ; стоя какъ будто ближе къ славянофи-

# XLII

ламъ, онъ не раздълялъ ни ихъ восхищенія старой Русью, ни увъренности въ близкой погибели Запада. Но объ партіи по справедливости видъли въ немъ художника, для котораго національный вопросъ стоялъ на видномъ мѣстъ. У Гоголя чувство народности было живымъ, кровнымъ и близкимъ, и въ творчествъ своемъ онъ постоянно обнаруживалъ стремленіе угадывать общенаціональныя черты жизни и расширять смыслъ своихъ фигуръ до степени общерусскихъ символовъ. Понятно, какъ много долженъ былъ давать такой художникъ въ то время, когда всъ лучшіе люди глубоко задумывались надъ вопросомъ національнаго самоопредъленія.

Вотъ причины, дълавшія Гоголя центральной фигурой 40-хъ годовъ.

А. Е. Грузинскій.





# ГОГОЛЬ

# въ его художественныхъ произведеніяхъ.

1.

Гоголь поражаетъ насъ разносторонностью своего художественнаго дарованія и глубиною поэтическаго генія.

Онъ былъ и великій мастеръ въ области искусства образнаго, и великій поэтъ-лирикъ, и великій художникъ-юмористъ. И то, что говорилъ онъ языкомъ художественныхъ образовъ, лирики и юмора, почти всегда было и ново, и интересно, и содержательно, и значительно. Но когда онъ отъ этого "языка" переходилъ къ языку прозы, его мысль въ большинствъ случаевъ оказывалась блъдною, безпомощною, слабою. Онъ самъ сознавалъ это. Послъ неудачи съ книгою "Выбранныя мъста изъ переписки съ друзьями" онъ писалъ Жуковскому (22 декабря 1847·г.): "Мое дъло—говорить живыми образами, а не разсужденіями. Я долженъ выставить жизнь лицомъ, а не трактовать о жизни. Истина очевидная…" ("Письма Н. В. Гоголя", подъ редакціей В. И. Шенрока, т. IV, стр. 139).

Эта "истина" блистательно подтвердилась тымь, что являеть намь пресловутая книга "Выбранныя мьста изъ переписки съ друзьями", а также и тымь, что представляють собою многочисленныя письма Гоголя, составившія 4 убористыхъ тома. Правда, и туть и тамь живо даеть себя чувствовать проницательный, сильный умь Гоголя, но еще яснье обнаруживаются отрицательныя стороны этого ума: его отсталость, его безсиліе справиться съ сложными вопросами жизни, своеобразная, странная мыслебоязнь, отсутствіе свъта, широты воззрынія, логической дисциплины, гибкости, отзывчивости на вопросы времени, на которые легко отзывались обыкновенные, средніе люди. Читая письма Гоголя, мы все время испытываемь впечатльніе, діаметрально-противоположное тому, какое мы выносимь изъчтенія писемь Пушкина, Тургенева, Чехова, гдь ныть противорьчія между великимь писателемь и человькомь, пишущимь



Generated on 2023-04-03 15:08 GWT / https://hdl.handle.net/2027/mdp.39015010222191
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/a

частныя письма друзьямъ, роднымъ, знакомымъ. Второй сплошь и рядомъ поясняетъ или добавляетъ перваго. Въ письмахъ этихъ великихъ художественных умовъ мы находимъ лучшіе комментаріи къ ихъ произведеніямъ и драгоцѣнныя указанія, дающія намъ возможность заглянуть въ интимную, сокровенную сторону ихъ творчества. Не то у Гоголя. Его обликъ, который возстаетъ передъ нами при чтеніи писемъ, почти ничего общаго не имъетъ съ удивительнымъ художникомъ, создавшимъ "Вечера на хуторъ", повъсти, "Ревизора", "Мертвыя души". Письма не помогають, а затрудняють понимать творчество Гоголя, осложняя задачу изслѣдователя. Такое же противорѣчіе усматривали (еще со временъ Бѣлинскаго) между Гоголемъхудожникомъ и Гоголемъ—авторомъ "прозаическихъ" статей (въ "Арабескахъ": "Скульптура, живопись, музыка", "Объ архитектурѣ нынѣшняго времени", "Алъ-Мамунъ" и др.). Но, какъ теперь выясняется, низкая оцфика этихъ статей была несправедлива, и ихъ нельзя противополагать художественнымъ произведеніямъ Гоголя съ тою разкостью, какъ противополагаются имъ его письма и книга "Выбранныя мъста". Прозаическія статьи Гоголя по исторіи, по искусству не лишены достоинствъ и въ свое время были явленіемъ незауряднымъ. Въ нихъ, во всякомъ случаѣ, виденъ высокій умъ и искрятся проблески той силы, которою характеризуется Гоголь-художникъ. Присматриваясь ближе, мы находимъ и разгадку этого: здъсь дъйствовали, въ значительной мъръ, художественныя пружины мышленія Гоголя, — въ этихъ опытахъ прозаической мысли не мало скрытой поэзіи или, по крайней мѣрѣ, поэтическихъ пріемовъ и художественной интуиціи.

Что же касается писемъ и книги "Выбранныя мъста", то здъсь почти сплошь "проза", — та тяжелая, громоздкая, неуклюжая проза, которая была обычною формою его мысли всякій разъ, когда въ немъ исчезалъ художникъ. И лишь ръдко-ръдко, то тамъ, то сямъ, мелькаютъ искорки художественной мысли Гоголя, случайно подвернувшійся образъ, проблески юмора, лирическій подъемъ. И тутъ мы узнаемъ нашего Гоголя, настоящаго Гоголя, —и словно волшебствомъ эти разрозненныя мъста оказываются и содержательными, и глубокими по мысли, и интересными...

Такое противоръчіе или разладъ между поэтомъ и прозаикомъ встръчается неръдко. Въ этомъ явленіи нътъ ничего исключительнаго, ненормальнаго. Можно скоръе думать, что противоположное явленіе, т.-е. согласіе или равновисіе между поэтическими и прозаическими силами человъческаго ума, выходитъ изъ нормы и достается въ удълъ очень ръдкимъ,



исключительно одареннымъ натурамъ. Достаточно извъстно, какъ ръдки такіе умы, какъ Леонардо да-Винчи, великій художникъ и столь же великій ученый и техникъ, какъ  $\Gamma$ ете, великій поэтъ и великій ученый-мыслитель. Чаще встрѣчается другой случай: между поэтическими и прозаическими силами мысли нътъ ръзкаго противоръчія или разлада, но человъкъ не обладаетъ въ объихъ сферахъ одинаковыма дарома творчества: творецъ въ искусствъ, онъ не столько творецъ, сколько просто большой умъ въ прозѣ, или наоборотъ. Къ этому типу принадлежали Пушкинъ и Тургеневъ первостепенные умы въ прозаическомъ мышленіи и великіе творцы въ искусствъ. Таковъ же былъ и Чеховъ.

Но чаще всего, можно сказать, сплошь и рядомъ встръчаются умы, у которыхъ почти вся энергія мысли способна проявляться только въ одной формъ: либо художественной (поэтической), либо нехудожественной (прозаической). Въ большинствъ случаевъ они и спеціализируются соотвътственнымъ образомъ: одни становятся исключительно поэтами, художниками, изъ другихъ, сообразно особенностямъ ихъ талантовъ, выходятъ ученые, философы, публицисты, критики и т. д. Но бываетъ и такъ, что человъкъ съ подобной односторонней одаренностью ума чувствуетъ непреодолимое влеченіе или приведенъ обстоятельствами къ дъятельности, не соотвътствующей его дарованію: великій художникъ, онъ хочетъ быть философомъ (Толстой); мыслитель, ученый, публицистъ по призванію, онъ хотълъ бы, кромъ того, говорить языкомъ поэзіи и пишетъ романъ (Чернышевскій); первостепенный естествоиспытатель, онъ пишетъ оды (Ломоносовъ). Конечно, повсюду обнаружится необыкновенный умъ такого человъка: много ума и въ "философіи" Толстого, и въ романъ Чернышевскаго, и даже въ одахъ Помоносова. Но фатально обнаружится здѣсь и безсиліе этого ума-творить въ формахъ, ему несвойственныхъ.

Таковъ былъ и Гоголь. Онъ былъ поэтъ—и только поэтъ.

2.

Этотъ необыкновенный человъкъ, одаренный изумительной поэтической геніальностью, быль прежде всего человѣкъ необыкновеннаго сильнаго ума. Умъ-великая сила, и, какъ всякая сила, онъ требуетъ *дисциплины*; иначе, подобно всякой силь, онъ дъйствуетъ сльпо, стихійно, безпорядочно и не создаетъ тъхъ цънностей мысли, какихъ мы въ правъ отъ него ожидать. Дисциплина ума дается воспитаніемъ, школой, тради-



ціей идей, культурными воздѣйствіями, наукой. Но эти— внѣшніе—источники дисциплины, какъ бы ни было благотворно ихъ вліяніе, не могутъ замѣнить той внутренней дисциплины, которая вытекаетъ изъ свойствъ и особенностей самого ума и которую человѣкъ сознательно, добровольно и радостно создаетъ самъ себѣ. Сильный умъ самъ подсказываетъ человѣку необходимость дисциплины и выборъ той, какая нужна въ данномъ случаѣ.

Всѣ дѣятели мысли съ талантомъ и призваніемъ сперва инстинктивно, а потомъ и сознательно стремятся къ такой самодисциплинѣ. И вотъ именно въ ней-то по преимуществу, иногда даже ярче, чѣмъ въ первыхъ произведеніяхъ писателя, обнаруживаются преобладающія свойства его ума и дарованія. Призванный художникъ невольно начнетъ, быть можетъ, мечтая о другой карьерѣ, задерживать образы, возникающіе въ его сознаніи, всматриваться въ нихъ, разрабатывать ихъ, подобно тому, какъ человѣкъ съ огромной мускульной силою невольно стремится упражнять ее—гимнастикой, борьбой, а потомъ переходитъ къ сознательной тренировкѣ.

У Гоголя переходъ отъ инстинктивной утилизаціи образныхъ формъ мышленія, лиризма и юмора, къ ихъ сознательной "тренировкъ", ихъ разработкъ, ихъ дисциплинъ совершался очень быстро—уже въ самомъ началъ 30-хъ годовъ, когда онъ, по прівздъ въ Петербургъ, не догадывался о своемъ настоящемъ призваніи и искалъ удачи, дъятельности и славы на иномъ "поприщъ",—на государственной службъ, на университетской кафедръ.

Запасъ впечатлѣній и наблюденій, вынесенныхъ изъ далекой малороссійской провинціи, требоваль вниманія и раздумья, просился наружу, стремясь выразиться въ художественныхъ образахъ. Это былъ готовый матеріалъ, который оставалось только разработать и сгруппировать въ картины. Но для этого нужны были Гоголю разнообразныя свъдънія, какихъ у него недоставало. И вотъ въ письмахъ къ матери, начиная съ 1829 г., онъ проситъ ее сообщать ему все, что она знаетъ объ "обычаяхъ и нравахъ малороссіянъ". — "Это мнѣ очень нужно", говоритъ онъ въ письм $\dagger$  отъ 30 апр $\dagger$ ля 1829 г. — "Въ сл $\dagger$ дующемъ письмъ я ожидаю отъ васъ описанія полнаго наряда сельскаго дьячка, отъ верхняго до самыхъ сапоговъ, съ поименованіемъ, какъ все это называлось у самыхъ закоренѣлыхъ, самыхъ древнихъ, самыхъ наименъе перемънившихся малороссіянъ; равнымъ образомъ названія платья, носимаго нашими крестьянскими дъвками, до послъдней ленты, также нынъшними замужними и мужиками. Вторая статья: названіе, точное



и върное, платья, носимаго до временъ гетманскихъ... Еще обстоятельное описаніе свадьбы, не упуская наималъйшихъ подробностей. Объ этомъ можно разспросить Демьяна (кажется, такъ его зовутъ; прозванія не вспомню), котораго мы видали учредителемъ свадебъ, и который зналъ, повидимому, всъ возможные повърья и обычаи. Еще нъсколько словъ о колядкахъ, объ Иванъ Купалъ, о русалкахъ. Если есть, кромъ того, какіелибо духи, или домовые, то о нихъ поподробнъе съ ихъ названіями и дълами. Множество носится между простымъ народомъ повърій, страшныхъ сказаній, преданій, разныхъ анекдотовъ и проч., и проч. Все это будетъ для меня чрезвычайно занимательно".

Такія же просьбы повторяются и въ послѣдующихъ письмахъ, напр., въ письмѣ отъ 22 мая 1829 г.—просьба прислать свѣдѣнія о карточныхъ играхъ "у Панфилья", — "какъ играть и въ чемъ состоитъ онъ? равнымъ образомъ, что за игра Пашокъ, семь листовъ? Изъ хороводныхъ: въ хрещика, журавля..."; въ письмѣ отъ 12 ноября 1829 г.: "Прошу васъ, маменька, если только у васъ будетъ свободное время, доставлять мнѣ свѣдѣнія о повѣріяхъ, обычаяхъ малороссіянъ, сказкахъ, преданіяхъ, находящихся въ простонародьи..."

Безъ сомнѣнія, эти "свѣдѣнія" нужны были ему не какъ этнографу или любителю малороссійской старины, а именно какъ художнику, вынесшему изъ родной Украйны запасъ яркихъ впечатлъній, которыя уже слагались въ образы. Эти образы нужно было обработать въ деталяхъ. Подробности, даже самыя незначительныя, на иной взглядъ излишнія, мелкія черты повседневнаго обихода, звуки и краски жизни, все это составляетъ насущную потребность для художника, разрабатывающаго образы, въ которые слагаются его впечатлънія и и наблюденія. На этомъ матеріаль онъ упражняетъ силу своего образнаго мышленія. Всъ эти мелочи нужны ему, какъ цифры математику. Мысль поэта втягивается въ этотъ лабиринтъ быта, его интересующаго, какъ мысль ученаго – въ лабиринтъ фактовъ, составляющихъ предметъ его изслѣдованія, и чѣмъ лабиринтъ больше, опаснъе, тъмъ онъ завлекательнъе, тъмъ больше увъренности, что хотя бы и не удалось найти выходъ оттуда, все-таки у человъка попутно разовьется способность обращаться съ фактами, и окръпнетъ сила мысли, превращающая факты въ идеи и образы. Это прежде всего—школа и гимнастика ума.

Въ письмъ отъ 3 іюня 1830 г., прося и впредь присылать "любопытныя" для него "извъстія, которыя только удастся собрать". Гоголь сообщаетъ, что теперь онъ только собираетъ



матеріалы и "въ тишинъ обдумываетъ свой обширный трудъ". Имъются ли тутъ въ виду "Вечера на хуторъ", какъ думаетъ Шенрокъ <sup>1</sup>), или какой-то другой трудъ,—это безразлично. Важно лишь то, что "обдумываніе", о которомъ тутъ говорится, было художественное, было процессомъ мысли образной, и это подтверждается почти всъми произведеніями, изданными Гоголемъ въ началѣ 30-хъ годовъ.

3.

Перечитывая раннія произведенія Гоголя (за исключеніемъ неудачной юношеской поэмы "Гансъ Кюхельгартенъ"), мы выносимъ впечатлъніе сильной, яркой, свъжей поэзіи, бьющей искрящимся ключомъ. Предположимъ, что намъ совсъмъ неизвъстны послъдующія, болье зрълыя произведенія Гоголя (повъсти), равно какъ и его великія созданія ("Ревизоръ" и "Мертвыя души"), — мы знаемъ только "Вечера на хуторъ". При условіи, что у насъ достаточно развито чутье и пониманіе поэзін, мы скажемъ: авторъ "Сорочинской ярмарки", "Вечеровъ наканунт Ивана Купала", "Майской ночи", "Ночи передъ Рождествомъ" и др. — большой и призванный поэтъ, которому предстояло итти дальше; онъ, должно быть, еще очень молодъ, и ему трудно управлять своимъ творчествомъ, проявляющимся какъ родъ стихійной силы, нуждающейся въ обузданіи. У него огромный запасъ лиризма, который поминутно готовъ вылиться въ пъсню, въ гимнъ и видимо мъщаетъ автору заняться разработкою образовъ, какъ таковыхъ, углубить характеры; шаетъ онъ также развернуться и юмору, которымъ щедро надъленъ молодой художникъ. Юморъ сквозитъ и искрится тамъ и сямъ, но видно, что есть какая-то задержка, въ силу которой онъ остается пока на уровнъ "забавнаго", не возвышаясь до художественнаго смъха. Это пока только бытовой, обывательскій, народный юморъ, можно сказать, "натуральный" юморъ, а не тотъ, который, какъ молнія, озаряетъ явленія жизни и служитъ художнику незамънимымъ орудіемъ творчества.

Образы лицъ---шаблонны, почти схематичны: это---обычные "типы" народной украинской "словесности": казакъ, дивчина, парубокъ, злая мачеха, гулящая деревенская въдьма. Но только все это озарено ослъпительно-поэтическимъ свътомъ, невъдомымъ народной поэзіи. Изъ простодушной сказки вышла искусственная феерія. Сърые тона жизни удалены,

<sup>1)</sup> Письма Гоголя, т. І, стр. 157, прим. 3.

изъ нея взято только все яркое, колоритное; показанъ праздникъ жизни, и притомъ такъ, что читатель склоненъ совсѣмъ забыть о существованіи будней. Почти всѣ дѣйствующія лица кажутся ряжеными, --- даже когда они вовсе не ряжены, а выходятъ въ своемъ обыкновенномъ костюмъ. Жизнь наряжена въ костюмъ легенды, и легенда сливается съ жизнью. И все озарено волшебнымъ свътомъ, —при бенгальскомъ освъщеніи поэзіи танцують и поють парубки и дивчата. Это удивительныя "поэмы", въ которыхъ все опоэтизировано, обвѣяно лирическимъ вдохновеніемъ, и гдѣ совсѣмъ нѣтъ элементовъ прозы: • все поэзія и поэзія, образы и образы, — вереницы образовъ, гирлянды цвътовъ поэзіи, игра свъта и тъни, яркія краски словесной живописи, музыка лирическихъ увертюръ, лирическихъ интермеццо, живыя картины, озаренныя луной, удивительно нарисованной, фейерверки восторженныхъ словъ, смъсь гимна и шутки...

Изумительная поэзія, великое мастерство!

Но попробуйте прочитать безъ перерыва, напр., "Сорочинскую ярмарку" или "Майскую ночь": эта поэзія покажется вамъ утомительною, это мастерство художника—чрезмѣрнымъ.

Великолѣпныя описанія природы, гдѣ Гоголь является великимъ живописцемъ-лирикомъ, восхитятъ васъ, но невольно шевельнется у васъ досадное чувство—длинноть и излишества красокъ и восторженности. Возьмемъ знаменитыя мъста, ставшія у насъ "классическими": картину "лѣтняго дня" въ началѣ "Сорочинской ярмарки" ("Какъ упоителенъ, какъ роскошенъ лѣтній день въ Малороссіи... "), описаніе Днѣпра въ "Страшной мести" (гл. Х: "Чуденъ Днъпръ..."), картину "Украинской ночи" въ гл. II "Майской ночи" ("Знаете ли вы украинскую ночь?...), прочтемъ ихъ, —и мы ясно почувствуемъ *чрезмърность ли*ризма, поэтическую гиперболичность, не говоря уже о рас*тянутости*, Уже Пушкинъ пріучилъ насъ *къ сжатости* въ описаніяхъ природы. Тургеневъ далъ образцы экономіи въ выборѣ красокъ и въ *лирическомъ выраженіи чувства* природы. Чеховъ и Короленко довели эту сжатость и экономію до виртуозности, до совершенства, возвращающихъ насъ къ тому же Пушкину и—къ Гоголю эпохи "Мертвыхъ душъ". Но Гоголь эпохи "Вечеровъ на хуторъ" еще не умълъ экономизировать свои художественныя силы, не научился управлять лирическимъ вдохновеніемъ и дисциплинировать толкавшіяся въ его геніальной голов' поэтическія мысли и художественные образы. Онъ впадалъ въ *излишество*, — художественный гръхъ, который онъ скоро созналъ и котораго впослѣдствіи онъ старался избъгать. Оттуда частыя передълки и поправки, которымъ подвергалъ онъ свои произведенія, устраняя все лишнее, добиваясь возможной сжатости, наибольшей концентраціи мысли въ образѣ, въ словѣ. И въ "Мертвыхъ душахъ" онъ, какъ извѣстно, достигъ вершинъ этого искусства, которое мы назовемъ искусствомъ "художественной экономіи".

Возвращаясь къ Гоголю эпохи "Вечеровъ", мы укажемъ здѣсь на двѣ характерныя для него особенности его ранняго творчества.

Это, во-первыхъ, почти полное отсутствіе прозаическихъ *(безъ-образныхъ) элементовъ*. Перечитайте "Вечера", и вы съ трудомъ найдете, можетъ быть, десятокъ-другой мѣстъ, гдѣ нѣтъ образовъ или гдѣ они такъ незначительны, что не идутъ въ счетъ. Что ни фраза, то либо метафора, либо сравненіе, либо метонимія или иной тропъ. Все время Гоголь не перестаетъ "рисовать". Онъ здъсь не разсказчикъ, не повъствователь, онъ-живописецъ. Самое обыкновенное "положеніе" онъ считаетъ нужнымъ подкрѣпить какимъ-нибудь образнымъ пріемомъ, хотя бы въ этомъ, по существу дѣла, не было надобности. Злая жена гончара "выучилась держать его въ рукахъ такъ же ловко, какъ онъ-вожжи своей старой кобылы, тащившейся, за долгое служеніе, теперь на продажу" ("Сороч. ярм.", I). Возы съ гончарными издъліями описываются такъ: "Горы горшковъ, закутанныхъ въ сѣно, медленно двигались, кажется, скучая своимъ заключеніемъ и темнотою; мъстами только какая-нибудь расписанная ярко миска или макитра хвастливо выказывалась изъ высоко-взгроможденнаго на возу плетня и привлекала умиленные взгляды поклонниковъ роскоши. Много прохожихъ поглядывало съ завистью на высокаго гончара, владъльца сихъ драгоцънностей, который медленными шагами шелъ за своимъ товаромъ, заботливо окутывая глиняныхъ своихъ щеголей и кокетокъ ненавистнымъ для нихъ ·сѣномъ" (тамъ же). Гончаръ подъѣзжаетъ къ рѣкѣ Пселу: нужно описать рѣку Пселъ, и мы читаемъ довольно длинное описаніе, сплошь сотканное изъ поэтическихъ оборотовъ "...ръкакрасавица блистательно обнажила серебряную грудь свою, на которую роскошно падали зеленыя кудри деревъ. Своенравная, какъ она, въ тъ упоительные часы, когда върное зеркало такъ завидно заключаетъ въ себѣ ея полное гордости и ослѣпительнаго блеска чело, лилейныя плечи и мраморную шею, осъненную темною, упавшею съ русой головы волною, когда съ презръніемъ кидаетъ одни украшенія, чтобы замънить ихъ другими, и капризамъ ея конца нътъ, — она почти съ каждымъ годомъ перемъняетъ свои окрестности, выбираетъ себъ новый путь и окружаетъ себя новыми разнообразными ландшафтами" (тамъ



сл ст Го че де но ту пр

же). Это — явно излишняя роскошь образности, въ данномъ случаъ даже неумъстная, отвлекающая вниманіе читателя въ сторону.

Въ "Майской ночи", въ томъ мѣстѣ, гдѣ Ганна заводитъ рѣчь о старомъ домѣ у пруда и легендѣ, съ нимъ связанной, Гоголь прерываетъ слова дѣвушки о прудѣ слѣдующимъ поэтическимъ описаніемъ этого пруда: "Какъ безсильный старецъ, держалъ онъ въ холодныхъ объятьяхъ своихъ далекое темное небо, осыпая ледяными поцѣлуями огненныя звѣзды, которыя тускло рѣяли среди теплаго океана ночного воздуха, какъ бы предчувствуя скорое появленіе блистательнаго царя ночи" (гл. 1). Всѣ эти поэтическія усилія имѣютъ цѣлью сказать, что небо отражалось въ прудѣ. Слишкомъ много поэтическихъ хлопотъ для выраженія мысли, которая въ нихъ не нуждалась.

Не умножая примъровъ, скажу, что Гоголь, вольно и невольно, избъгалъ тогда *прозы* и громоздилъ образы на образы, не чувствуя ихъ излишества и той *реторики*, которая оттуда проистекаетъ.

Поэзія есть мышленіе образами. Но отсюда не слѣдуетъ, что поэтъ во что бы то ни стало долженъ мыслить исключительно образами и избъгать прозаическихъ, т.-е. безъ-образныхъ, пріемовъ мышленія. Такъ точно и прозаику не возбраняется, когда нужно, прибъгать къ помощи образовъ. Зачастую не только ораторы, лекторы, литературные критики, но и дъловитые публицисты, спеціальные ученые, философы обращаются отъ прозы къ поэзіи, не брезгуютъ тропами, облекаютъ свою мысль въ образы. Можно вообще сказать, что проза весьма часто не обходится безъ поэзіи, а поэзія безъ прозы. Мало того: если иная проза можетъ и обойтись безъ содъйствія поэтическихъ пріемовъ и формъ мысли, то поэзія образная (лирику мы тутъ исключаемъ) въ сущности никогда не бываетъ свободна отъ примъси прозаическихъ элементовъ, которые необходимы ей именно для того, чтобы она могла оставаться на высотъ своего призванія и не вырождалась въ реторику.

Дъло въ томъ, что образъ сохраняетъ свою художественность лишь тогда, когда онъ безусловно необходимъ для созданія и выраженія мысли, или, по крайней мъръ, помогаетъ скоръйшему ея созданію или даетъ ей наилучшую форму выраженія. Тогда создается цънность образа. Его художественность есть не что иное, какъ ощущеніе и сознаніе этой его цънности, его важной роли въ процессъ осуществленія мысли.

Но вѣдь всякому ясно, что въ процессѣ художественнаго творчества на каждомъ шагу возникаютъ мысли прозаическія,



не нуждающіяся въ образъ, --- мысли, которыя, не будучи художественными, однако необходимы или, по крайней мъръ, полезны въ общемъ ходъ художественной работы. Это могутъ быть отдѣльныя, разрозненныя мысли; это могутъ быть также группы и вереницы мыслей, разросшихся въ цѣлое описаніе или повъствованіе. Если онъ-въ этомъ прозаическомъ видьисполняютъ свое назначеніе лучше, чѣмъ могли бы выполнить его въ художественной формъ, то послъдняя оказывается ненужною и будетъ только тормозить дѣло. И если, тѣмъ не менье, поэтъ почему-либо замьнить здъсь прозу поэзіей, внесетъ сюда ненужные образы, то эффектъ окажется антихудожественнымъ, получится впечатлъніе какой-то задержки въ ходъ мысли, какихъ-то усилій сказать больше, чѣмъ нужно, -- реторики.

Но возможенъ и другой эффектъ. Если мы чувствуемъ, что поэтъ не гонялся за образами, не придумывалъ, а они сами роились въ его головъ и проникали всюду, гдъ они нужны и гдъ ненужны, то мы невольно подумаемъ: вотъ настоящій и большой поэтъ, но онъ еще не умъетъ экономизировать свои художественныя силы и тратитъ ихъ слишкомъ щедро. Ему придется сдерживать потокъ образовъ.

Такъ это и было у Гоголя.

Въ связи съ этимъ богатствомъ образовъ находится и другая особенность ранняго творчества Гоголя, состоящая въ томъ, что оно какъ бы витаеть надъ поверхностью жизни, не проникая въ ея глубь.

"Вечера на хуторъ"---поэтическая игра, гимнастика художническаго ума. Эти блестящія, искрящіяся созданія—не изъ числа тъхъ, въ которыхъ поэтъ ставитъ себъ задачу и ръщаетъ ее художественными пріемами мысли. Говоря такъ, я не имъю въ виду того, что называется "тенденціею" въ искусствъ. "Тенденція" является тогда, когда художникъ приступаетъ къ работъ уже съ готовою мыслью, съ готовымъ ръшеніемъ вопроса, и его задача сводится только къ тому, чтобы подыскать для данной идеи подходящее художественное выраженіе. Гоголь, по основнымъ свойствамъ своей художнической организаціи, отнюдь не былъ склоненъ къ тенденціозному творчеству: достаточно извъстно, какую внутреннюю борьбу и драму пришлось ему вынести на закатъ его дъятельности, когда моральная тенденція властно вторглась въ лабораторію его творчества. Результатомъ этой драмы и было двукратное сожжение тенденціозныхъ частей "Мертвыхъ душъ".

Тенденціозному творчеству противополагается другое, характеризующееся тъмъ, что художникъ въ началъ работы ставитъ задачу и затъмъ ръшаетъ ее въ процессъ художе-



ственнаго мышленія. Произведеніе является отвътомъ на вопросъ, а не выраженіемъ заранѣе готоваго отвѣта, полученнаго нехудожественными средствами мысли. Художникъ сперва заинтересовывается какимъ-нибудь явленіемъ, вопросомъ. Онъ задумывается и, размышляя въ данномъ направленіи, орудуетъ образами, не брезгая, гдъ нужно, и прозаическими формами мысли. Въ процессъ этого раздумья и размышленія проясняются и эръютъ образы, несущіе съ собою то или иное рѣшеніе задачи, подсказывающіе отвътъ на вопросъ. Въ процессъ работы ширится и самый вопросъ, углубляется задача, и это расширеніе и углубленіе потенціально заключаетъ въ себъ и ея ръщеніе.

Гоголь —одинъ изъ самыхъ глубокихъ художниковъ этого вдумчиваго типа. Но въ эпоху "Вечеровъ" онъ еще не заду*мывался,* по крайней мѣрѣ, такъ, чтобы это замѣтно отразилось на его раннихъ произведеніяхъ. Признаки *задумчивости* слегка видны только въ одномъ изъ разсказовъ, вошедшихъ во второй томъ "Вечеровъ": это "Иванъ Өедоровичъ Шпонька и его тетушка", вещь неоконченная или, лучше сказать, только начатая, гдъ уже намъчался поворотъ отъ бездумнаго, беззаботнаго, показного творчества "Вечеровъ" къ тому высшаго порядка глубокому, проникновенному творчеству, котораго первые всходы мы находимъ въ двухъ частяхъ "Миргорода" "Старосвътскіе помъщики", "Повъсть о томъ, какъ поссорились Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ", "Тарасъ Бульба", "Вій").

Пожалуй, скажутъ, что самый сюжетъ "Вечеровъ" такого сорта, что не давалъ повода "задумываться" и ставить себъ "задачи" и "вопросы". На это я возражу, что если это такъ, то выборъ подобнаго сюжета и столь тщательная, любовная его разработка, какую мы видимъ въ "Вечерахъ", какъ нельзя лучше свидътельствуютъ объ отсутствии у Гоголя въ то время потребности къ "задумчивости", къ размышленію надъ вопросами жизни и души человъческой.

Но я не могу согласиться съ тъмъ, чтобы сюжетъ и матеріалъ "Вечеровъ" не давали повода къ постановкѣ болѣе серьезныхъ художественныхъ задачъ. Передъ нами народная украинская жизнь, знакомая Гоголю съ дътства, народные Для типы, нравы, повърья, легенды. художника, "ищетъ", это былъ богатый матеріалъ для наблюденія и размышленія, цълый міръ явленій, почти не тронутыхъ тогда. И, безъ сомнънія, если бы Гоголь взялся за эти темы тремя-четырьмя годами позже, онъ заинтересовался бы здѣсь многимъ, что тогда ускользало отъ его взора, наприм., психологіею характеровъ, пошлою стороною типовъ...

Духовный ростъ Гоголя совершался съ необыкновенной быстротой. Его художническій кругозоръ расширялся съ каждымъ годомъ. Уже въ 1834 г. была напечатана въ альманахъ "Новоселье" "Повъсть о томъ, какъ поссорились Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ", нѣсколько раньше написана была "Женитьба" (въ 1833 г.), въ концъ 1834 г. начатъ "Ревизоръ". Въ 1835 г. вышли "Миргородъ" и "Арабески" (гдѣ, именно во 2-й части, напечатана повѣсть "Невскій проспектъ"), и въ томъ же году Гоголь принимается за "Мертвыя души".

Отъ "Вечеровъ на хуторъ" до "Мертвыхъ душъ" разстояніе огромное, — оно было пройдено Гоголемъ въ какіе-нибудь три или четыре года.

Посмотримъ, какъ онъ проходилъ его. Постараемся понять ростъ и развитіе одного изъ самыхъ могучихъ художниковъ міра.

4.

Въ "Старосвътских помъщиках» Гоголь впервые обнаруживаетъ коренную черту своего художническаго генія: юморъ сквозь дымку грусти. Здъсь эта черта дана въ смягченной формъ. Вскоръ она усилится: юморъ обострится, станетъ ъдкимъ и ядовитымъ, грусть перейдетъ въ скорбь. Такъ это будетъ въ повъсти "Шинель" и въ "Мертвыхъ душахъ", въ особенности въ первоначальныхъ наброскахъ поэмы, заставившихъ Пушкина произнести "голосомъ тоски": "Боже, какъ грустна наша Россія!"

Въ "Старосвътскихъ помъщикахъ" гармоническое соединеніе мягкаго, незлобиваго юмора съ меланхолическимъ тономъ разсказа производитъ чарующее впечатлѣніе. Очаровываетъ и простота повъствованія: здъсь нътъ ни приподнятаго тона, въ какой неръдко впадалъ Гоголь въ эту эпоху, ни излишнихъ прикрасъ, ни поэтическихъ длиннотъ и гиперболъ, столь свойственныхъ таланту Гоголя. Отступленія отъ нити разсказа ръдки и всегда умъстны. Маленькія картинки, вставленныя тамъ и сямъ, удивительно гармонируютъ съ цѣлымъ и значительно содъйствуютъ созданію того настроенія, которымъ проникнуто цълое. Вотъ образчикъ:

"Аванасій Ивановичъ женился тридцати літь, когда быль молодцомъ и носилъ шитый камзолъ; онъ даже увезъ довольно ловко Пульхерію Ивановну, которую родственники не хотъли отдать за него; но и объ этомъ уже онъ очень мало помнилъ,



по крайней мѣрѣ, ңикогда не говорилъ. Всѣ эти давнія, необыкновенныя происшествія замѣнились спокойною и уединенною жизнью, тѣми дремлющими и вмѣстѣ гармоническими грезами, которыя ощущаете вы, сидя на деревенскомъ балконѣ, обращенномъ въ садъ, когда прекрасный дождь роскошно шумитъ, хлопая по древеснымъ листьямъ, стекая журчащими ручьями и наговаривая дрему на ваши члены, а между тѣмъ радуга крадется изъ-за деревьевъ и, въ видѣ полуразрушеннаго свода, свѣтитъ матовыми семью цвѣтами на небѣ,—или когда укачиваетъ васъ коляска, ныряющая между зелеными кустарниками, а степной перепелъ гремитъ, и душистая трава, вмѣстѣ съ хлѣбными колосьями и полевыми цвѣтами, лѣзетъ въ дверцы коляски, пріятно ударяя васъ по рукамъ и лицу".

Тутъ двѣ картинки, двѣ "миніатюры", вставленныя въ разсказъ о житьѣ-бытьѣ Аванасія Ивановича и Пульхеріи Ивановны. И даже читатель изъ другой среды, не имѣющій запаса тѣхъ впечатлѣній деревенской жизни, о которыхъ здѣсь идетъ рѣчь, невольно подчиняется идиллическому настроенію, воспроизведенному въ этихъ картинкахъ; онъ—худо ли, хорошо ли—начинаетъ понимать обаяніе этихъ "дремлющихъ грезъ" деревенскаго затишья...

А вотъ и другая вставка—въ томъ мѣстѣ, гдѣ говорится о "поющихъ дверяхъ", по поводу "дребезжащаго и стонущаго" звука, издававшагося дверью въ сѣняхъ, въ которомъ слышалось: "Батюшки, я зябну!" Прочтемъ:

"Я знаю, что очень многимъ не нравится этотъ звукъ; но я его очень люблю и, если мнѣ случится иногда здѣсь услышать скрипъ дверей, тогда мнѣ вдругъ такъ и запахнетъ деревнею: низенькой комнаткой, озаренной свѣчкой въ старинномъ подсвѣчникѣ; ужиномъ, уже стоящимъ на столѣ; майскою темною ночью, глядящею изъ сада, сквозь растворенное окно, на столъ, уставленный приборами; соловьемъ, который обдаетъ садъ, домъ и дальнюю рѣку своими раскатами; страхомъ и шорохомъ вѣтвей... и, Боже! какая длинная навѣвается мнѣ тогда вереница воспоминаній!"

Великій поэтъ, самъ родомъ изъ мелкопомѣстныхъ малороссійскихъ дворянъ, любилъ воскрешать эти воспоминанія и впечатлѣнія дѣтства, въ которыхъ бытъ, нравы, хозяйство и психологія "старосвѣтскихъ помѣщиковъ" рисовались ему въ чертахъ патріархально-идиллическихъ. Эта жизнь отзывалась стариною, которую онъ всегда былъ склоненъ идеализировать, она казалась ему уходящею, исчезающею, хотя въ сущности она была въ его время живехонька и процвѣтала долго потомъ, вплоть до великой реформы 1861 года, которая разрушила фундаментъ



"патріархальности" — крѣпостныя отношенія и "натуральное" хозяйство. Но старина живуча своими переживаніями, завътами и косностью. Въ захолустьяхъ—и при новыхъ формахъ и условіяхъ— вяпая жизнь дремлетъ попрежнему: не далѣе какъ въ 90-хъ годахъ Чеховъ рисовалъ намъ своего рода "старосвътскую" идиллію въ разсказъ "Жена". Жизнь всегда представляетъ собою смѣсь стараго съ новымъ,— хорошаго стараго съ сквернымъ новымъ, сквернаго стараго съ хорошимъ новымъ, и вѣчно уходитъ назадъ и въ то же время идетъ впередъ. И смотря по тому, съ какого пункта и въ какомъ настроеніи мы будемъ смотръть на нее, ея зрълище представится намъ въ различномъ видъ и въ различномъ освъщении. Многое зависитъ тутъ и отъ того, насколько живо чувствуетъ и какъ понимаетъ наблюдатель движеніе времени. Если живо ощущать и плохо понимать это движеніе, то старина и всь ея завьты и традиціи покажутся быстро уходящими, исчезающими, какъ сонъ, и явится иллюзія, будто все измѣнилось, все перестроилось, -- къ лучшему ли, или къ худшему -- это ужъ зависитъ отъ воззрѣній, вкусовъ, симпатій и антипатій того или другого наблюдателя.

Во власти такой иллюзіи и находился Гоголь. Вотъ прочтемъ слѣдующія характерныя строки:

"По нимъ (по лицамъ Ав. Ив-ча и Пульх. Ив-ны) можно было, казалось, читать всю жизнь ихъ, ясную, спокойную, жизнь, которую вели старыя національныя, простосердечныя и вмѣстѣ богатыя фамиліи, всегда составляющія противоположность тъмъ низкимъ малороссіянамъ, которые выдираются изъ дегтярей, торгашей, наполняютъ, какъ саранча, палаты и присутственныя мѣста, дерутъ послѣднюю копейку съ своихъ же земляковъ, наводняютъ Петербургъ ябедниками, наживаютъ, наконецъ, капиталъ и торжественно прибавляютъ къ фамиліи своей, оканчивающейся на *о*, слогъ *въ*. Нѣтъ, они не были похожи на эти презрѣнныя и жалкія творенія, такъ же, какъ и всъ малороссійскія старинныя и коренныя фамиліи".

Эта филиппика красноръчиво свидътельствуетъ о томъ, что въ данномъ случав историческая перспектива ускользала отъ взоровъ Гоголя. "Наводненіе" Петербурга малороссами, наполнявшими всъ департаменты и канцеляріи, было явленіемъ же стариннымъ, какъ и патріархальная деревенская жизнь Аванасія Ивановича и Пульхеріи Ивановны. Въ теченіе всего XVIII въка Петербургъ и Москва наводнялись выходцами изъ Украйны. Въ тъ времена, когда Аванасій Ивановичъ еще носилъ шитый камзолъ и такъ ловко увезъ Пульхерію Ивановну, Разумовскіе уже попали "въ случай" и превратились

въ графовъ, Безбородки шли въ гору, а въ петербургскихъ канцеляріяхъ уже давно засъдали чиновники съ фамиліями на о. Огульное осужденіе этой среды не выдерживаетъ критики: чиновники съ фамиліями на о были во всякомъ случаѣ не хуже своихъ коллегъ съ фамиліями на овъ. Несправедливо и исторически-неправильно утвержденіе, будто эти выходцы съ юга "выдирались" непремѣнно изъ "дегтярей и торгашей": они выходили изъ разныхъ слоевъ, — изъмелкопом встнаго дворянства, изъ духовенства, изъ разночинной городской среды. Если бы у Аванасія Ивановича былъ сынъ, онъ могъ бы также попасть въ одну изъ петербургскихъ канцелярій. Самъ Гоголь прі таль въ Петербургъ съ цѣлью сдѣлать карьеру чиновника и пробовалъ служить. Этой карьеръ помъшали его индивидуальныя качества: его художническій геній, его острый, саркастическій умъ и его органическое отвращеніе къ канцелярской службь, къ "бумажному дълопроизводству".

Кромѣ вышеприведенной филиппики въ "Старосвѣтскихъ помѣщикахъ" есть и еще одна сатирическая вылазка—въ самомъ концѣ, гдѣ кратко разсказано, какъ, по смерти стариковъ, пріѣхалъ дальній родственникъ, которому досталось имѣніе, и сталъ вводить разныя новшества по хозяйству, окончившіяся полнымъ разореніемъ нѣкогда цвѣтущаго уголка. Этосамая злая страница повѣсти, и въ ней Гоголь впервые выразилъ то, что потомъ стало одною изъ его излюбленныхъ и властныхъ идей, руководившихъ направленіемъ его творчества.

Злая страница гласитъ такъ:

"Скоро прівхалъ, неизвістно откуда, какой-то дальній родственникъ, наслъдникъ имънія, служившій прежде поручикомъ, не помню, въ какомъ полку, страшный реформаторъ. Онъ увидълъ тотчасъ величайшее разстройство и упущение въ хозяйственныхъ дѣлахъ; все это рѣшился онъ непремѣнно искоренить, исправить и ввести во всемъ порядокъ. Накупилъ шесть прекрасныхъ англійскихъ серповъ, приколотилъ къ каждой избъ особенный номеръ и, наконецъ, такъ хорошо распорядился, что имъніе черезъ шесть мъсяцевъ взято было въ опеку. Мудрая опека (изъ одного бывшаго засъдателя и какогото штабсъ-капитана въ полиняломъ мундирѣ) перевела въ непродолжительное время всъхъ куръ и всъяйца. Избы, почти совсъмъ лежавшія на земль, развалились вовсе; мужики распьянствовались и стали большею частью числиться въ бъгахъ. Самъ же настоящій владътель, который, впрочемъ, жилъ довольно мирно съ своею опекою и пилъ вмѣстѣ съ нею пуншъ, прівзжаль очень редко въ свою деревню и проживаль недолго. Онъ до сихъ поръ ѣздитъ по всѣмъ ярмаркамъ въ Малороссіи,

тщательно освѣдомляется о цѣнахъ на разныя большія произведенія, продающіяся оптомъ, какъ-то: муку, пеньку, медъ и прочее; но покупаетъ только небольшія бездѣлушки, какъ-то: кремешки, гвоздь прочищать трубку и вообще все то, что не превышаетъ всъмъ оптомъ своимъ цъны одного рубля".

Къ этому "типу" русскаго легкомысленнаго и вздорнаго человъка и нелъпаго помъщика-"реформатора", разоряющаго и себя и крестьянъ, Гоголь питалъ отвращеніе, столь же органическое и непреодолимое, какъ и къ "кропивному съмени". Запустъніе помъщичьихъ хозяйствъ и разореніе крестьянъ великій поэтъ считалъ величайшимъ бъдствіемъ Россіи; онъ не входилъ, да и не могъ входить въ разсмотръніе глубокихъ--экономическихъ и политическихъ-причинъ этого явленія. Онъ бралъ его со стороны бытовой, психологической и моральной и въ эту-то сторону и направлялъ ядовитыя стрълы своей сатиры.

Онъ глубоко скорбълъ, видя, какъ люди портятъ свою и чужую жизнь, и подолгу задумывался надъ вопросомъ: почему это такъ? И надо отдать ему справедливость: онъ проникалъ пытливымъ взоромъ художника-моралиста глубже, чъмъ кажется при поверхностномъ чтеніи его произведеній. "Старосвътскихъ помъщикахъ" онъ даетъ понять, что процессъ оскудънія идиллическаго уголка начался задолго до "реформъ" прівзжаго наследника, бывшаго офицера. Старики Товстогубы занимались больше идилліей, чізмь хозяйствомь; приказчикь ихъ обманывалъ, крестьяне бездъльничали. Пульхерія Ивановна была отличная хозяйка по части печенія, соленія, маринованія. Но какъ помъщица, землевладълица, она не выдерживаетъ самой снисходительной критики. Вотъ прочтемъ:

"Въ хлъбопашество и прочія хозяйственныя статьи внъ двора Пульхерія Ивановна мало имѣла возможности входить. Приказчикъ, соединившись съ войтомъ, обкрадывали немилосерднымъ образомъ. Они завели обыкновеніе входить въ господскіе лъса, какъ въ свои собственные, надълывали множество саней и продавали ихъ на ближайшей ярмаркѣ; кромѣ того, всъ толстые дубы они продавали на срубъ для мельницы сосѣднимъ казакамъ"...--Слѣдуетъ юмористическое описаніе "ревизіи" лъсовъ, произведенной Пульхеріей Ивановной. — "Отчего это у тебя, Ничипоръ, дубки сдълались такими ръдкими? Гляди, чтобы у тебя волосы на головъ не стали ръдки".--"Отчего ръдки?---возражаетъ приказчикъ,--- пропали! Такъ-таки совсъмъ пропали: и громомъ побило, и черви проточили,--пропали, пани, пропали". Пульхерія Ивановна совершенно удовлетворялась этимъ отвътомъ"... "Эти достойные прави-



тели, приказчикъ и войтъ, нашли вовсе излишнимъ привозить всю муку въ барскіе амбары, а что съ баръ будетъ довольно и половины; наконецъ, и эту половину привозили они заплъснъвшую или подмоченную, которая была обракована на ярмаркъ. Но сколько ни обкрадывали приказчикъ и войтъ; какъ ни ужасно жрали всъ на дворъ, начиная отъ ключницы до свиней..., сколько вся дворня ни носила гостинцевъ своимъ кумовьямъ въ другія деревни и даже таскала изъ амбаровъ старыя полотна и пряжу, что все обращалось къ всемірному источнику, т.-е. шинку; сколько ни крали гости, флегматическіе кучера и лакеи; но благословенная земля производила всего въ такомъ множествъ, Аванасію Ивановичу и Пульхеріи Ивановнъ такъ мало было нужно, что всъ эти страшныя хищенія казались вовсе незамътными въ ихъ хозяйствъ . — А ванасій Ивановичъ еще меньше Пульхеріи Ивановны умѣлъ хозяйничать и думалъ больше о ѣдѣ, чѣмъ объ управленіи дѣлами. По смерти жены онъ совсъмъ опустился. "Когда я подъъхалъ ко двору, домъ мнѣ показался вдвое старѣе; крестьянскія избы совсѣмъ легли на бокъ, безъ сомнѣнія, такъ же, какъ и владѣльцы ихъ; частоколъ и плетень во дворъ были совсъмъ разрушены, и я видълъ самъ, какъ кухарка выдергивала изъ него палки для затопки печи, тогда какъ ей нужно было сдълать только два шага лишнихъ, чтобы достать тутъ же наваленнаго хворосту... "

Читатель, вникнувъ поглубже во все это, приходитъ къ неотвратимому логическому выводу, гласящему такъ: эти милые старики, — какіе они хорошіе, добрые, славные и вмѣстѣ съ тъмъ какіе они жалкіе, неумълые, безпомощные! Ихъ родъ, изъ поколънія въ покольніе занимавшійся хозяйствомъ, такътаки и не научился этому нехитрому дълу и закончился этой трогательной четой, преданной любви, ъдъ и бездълью. Ихъ хозяйская безпомощность и неумълость не пошла въ прокъ и другимъ: приказчики, войты, дворня только развратились, мужики облънились, спились съ круга. Явленіе — обычное и стойкое на Руси и въ дореформенное и въ пореформенное время, впервые ярко отмъченное Гоголемъ, потомъ, въ его различныхъ формахъ и проявленіяхъ, много разъ привлекавшее къ себъ вниманіе нашихъ писателей, которые съ разныхъ сторонъ освъщали и истолковывали его. Оно всегда было однимъ изъ проявленій нашей культурной отсталости и безпомощности. Это частный случай общаго, можно сказать, національнаго явленія, которое можно, вслідь за Гоголемь, опреділить такь: по общему правилу, допускающему исключенія, которыя его подтверждаютъ, всякій русскій человѣкъ на своемъ мѣстѣ изъ

Digitized by Google

рукъ вонъ плохъ: плохъ помѣщикъ, плохъ крестьянинъ, плохъ чиновникъ, всѣ званія и сословія никуда не годятся.

Вотъ именно это и составило властную идею Гоголя—художника, моралиста и гражданина. Въ "Старосвътскихъ помъщикахъ" онъ впервые подступилъ къ ней—еще безъ большой горечи, выдвинувъ на первый планъ симпатическія стороны никуда негоднаго помъщика. Повъсть живописуетъ трогательную любовь старичковъ, ихъ радушіе и хлъбосольство, поэзію ихъ простодушной, несложной психологіи, идиллію ихъ жизни, наполненной ъдою, добротою, ласкою и лънью. Вы помните, какъ кушалъ Аванасій Ивановичъ? Какъ кормила его Пульхерія Ивановна? Какъ Пульхерія Ивановна подводила гостя къ закускъ?

5.

"Повъсть о томъ, какъ поссорились Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ", помъщенная во 2-й части "Миргорода" (сперва въ альманахѣ "Новоселье"), но задуманная нъсколько раньше (первый набросокъ относится къ 1831 г.), принадлежитъ къ той же группѣ—малороссійскихъ повъстей Гоголя, въ которую, съ одной стороны, входятъ: "Вечера на хуторъ", а съ другой — "Иванъ Өедоровичъ Шпонька" и "Старосвътскіе помъщики". Если присоединить сюда еще Тараса Бульбу и Вія, принадлежащихъ къ разряду исторической беллетристики, то все вмъстъ составитъ полный циклъ произведеній, въ которыхъ Гоголь выступаетъ писателемъ не столько общерусскимъ, сколько украинскимъ. Всѣ эти вещи отлично поддаются переводу на украинскій языкъ, и ихъ общерусскій текстъ порою кажется какъ бы передълкою украинскаго. Въ дъйствительности, какъ мы знаемъ, Гоголь сразу написалъ ихъ на общемъ литературномъ языкъ, но когда онъ писалъ ихъ, онъ еще былъ полонъ звуковъ родной украинской рѣчи, красокъ и воспоминаній родины и дѣтства. Онъ былъ тогда въ этихъ произведеніяхъ — писателемъ мистнымъ, украинскимъ, но обращающимся къ широкой всероссійской публикъ, чтобы разсказать ей о преданіяхъ своей родины, о героическихъ временахъ казачества, о жизни старомодныхъ малороссійскихъ помѣщиковъ, о нравахъ захолустныхъ городковъ Полтавщины. Сюда не примѣнимо выраженіе: "здъсь русскій духъ, здъсь Русью пахнетъ": здѣсь пахнетъ Украиной, и геній южнорусскаго племени ярко обнаруживается въ самомъ характеръ творчества, — въ колоритности письма, въ чарующемъ сочетаніи



лирики и юмора, въ избыткъ лирическихъ изліяній, мъстами въ приподнятомъ настроеніи, въ потокъ шутокъ и остротъ, переходящихъ порою въ "жартъ", въ затаенной грусти, образующей психологическую "подпочву" творчества и вдругъ выступающей, какъ настоящее малорусское "сумуванье", и готовой излиться протяжною, заунывною пъснью. Быстрый переходъ отъ веселья къ грусти, отъ смѣха и шутки къ меланхолическому настроенію, отъ гопака и плясового темпа къ звукамъ, полнымъ тоски и скорби, -- это коренная черта украинскаго національнаго склада, ярко проявляющаяся и въ народномъ творчествъ, и въ литературъ, и въ самой жизни "племени поющаго и пляшущаго \*\*).

Нигдъ этотъ ръзкій переходъ отъ разгула, смъха къ захватывающей грусти не выразился у Гоголя такъ типичнонаціонально, какъ именно въ "Повъсти о томъ, какъ поссорились Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ". Все время вы смъетесь и, пожалуй, даже чувствуете нъкоторый избытокъ юмора и шутки, думая: вотъ разгулялся человъкъ и смъшитъ, смъшитъ, не можетъ удержаться. Самыя заглавія главъ-шуточны, а ихъ содержаніе то и дѣло готово перейти въ шаржъ и фарсъ. Но пока вы смѣялись, вы не замѣчали, какъ постепенно накоплялось въ душъ горькое и унылое чувство, какъ шевелилось оно гдъ-то глубоко подъ этимъ каскадомъ юмористическихъ выходокъ, на первый взглядъ безобидныхъ. И только дочитывая до конца, вы вдругъ спохватываетесь, что вашъ веселый смѣхъ неожиданно сталъ горькимъ, что изъ глубины души поднялось унылое чувство, и вотъ вы уже не смъетесь, вамъ не до смъха; какія-то грустныя и важныя мысли овладъли вашимъ сознаніемъ, какой-то мудреный и роковой вопросъ сталъ передъ вами, --- вопросъ о пошлости человъческой, о засасывающей тинъ жизни, о "тьмъ и пугающемъ отсутствіи свѣта". Это—выраженіе самого Гоголя, употребленное имъ по другому поводу (объ этомъ будетъ рѣчь ниже), но вполнъ примънимое и къ данному случаю. — Повъсть началась взрывомъ смъха и шла, можно сказать, "плясовымъ темпомъ" юмора и шутки, а окончилась унылымъ, безотраднымъ настроеніемъ, подготовленнымъ съ изумительнымъ мастерствомъ въ послѣдней главѣ и вылившемся въ заключительномъ восклицаніи: "Скучно на этомъ свѣтѣ, господа!"

Съ особенною силою и отчетливостью обнаружилась малороссійская стихія творчества Гоголя въ *Тарасть Бульбть* и Віи. Читая ихъ, не можешь отдълаться отъ иллюзіи, будто это переводъ съ украинскаго.



<sup>1)</sup> Выраженіе Пушкина въ замъткъ о второмъ изданіи "Вечеровъ на хуторъ".

"Тарасъ Бульба" — историческая повъсть, въ которой самымъ причудливымъ образомъ слиты элементы романтизма съ элементами реализма. Поэтъ изображаетъ въ историческивърныхъ, реалистическихъ чертахъ бытъ и нравы Запорожья и въ то же время явно идеализируетъ ихъ. Онъ и рисуетъ и Бытовыя сцены написаны кистью художникавоспъваетъ. жанриста, характеры же героевъ представлены такъ, какъ это приличествуетъ только поэту-романтику, которому историческое прошлое рисуется въ необычномъ, героическомъ освъщеніи, не соотвътствующемъ дъйствительности. Этой двойственности произведенія отвічаеть и перемежающійся тонь повіствованія, то простой и спокойно эпическій, то приподнятый, восторженный и даже мъстами вычурный. Все это не мъщаетъ высокому художественному достоинству повъсти. Въ Гоголъ реалистъ уживался съ романтикомъ, и оба были-великіе поэты. Ихъ голоса сливались въ стройный дуэтъ, въ симфонію, въ которой не было поэтической фальши. Мало того: романтическая струя не оказывалась на этотъ разъ въ противоръчіи съ психологическимъ реализмомъ замысла и изображенія, ибо *романти*ческія черты, какъ и родственныя имъ черты психологическаго сентиментализма, несомнънно, имъются въ обиходъ національнаго уклада украинскаго народа. Можетъ быть, ихъ отсутствіе въ повъсти было бы въ ущербъ психологической и художественной правдъ. Въ связи съ этимъ соображеніемъ нужно отмътить то, что въ "Тарасъ Бульбъ", какъ и во многихъ и притомъ величайшихъ произведеніяхъ Гоголя, живо сказалось характерное для его творчества стремленіе—улавливать черты *національной* психологіи и превращать бытовые и психологическіе типы въ національные. Ниже мы встрътимъ эту особенность гоголевскаго творчества въ ея еще болѣе яркомъ и чрезвычайно любопытномъ выраженіи и вмѣстѣ съ тѣмъ увидимъ, что—сперва стихійная, непроизвольная—она вскорѣ стала сознательно-методическимъ пріемомъ творчества.

Въ "Тарасъ Бульбъ" выведенныя лица носятъ яркій отпечатокъ малорусскаго національнаго уклада: это не только типы казацкіе, запорожскіе, но и малороссійскіе, національные. Старикъ Бульба, Остапъ, Андрій, какъ и второстепенныя лица, типичные "хохлы".

Извъстно, какъ трудно *описывать* "національную физіономію" или, выражаясь точнье, какъ трудно разбираться въ чертахь и особенностяхь національной психологіи. Онъ почти неуловимы для взора, невооруженнаго способностью различать и отдълять то, что принадлежитъ времени, быту, классу, сословію, отъ того, что составляетъ отличительную особенность національности, какъ таковой. И всъ характеристики національностей по большей части выходятъ такими топорными, шаблонными, пристрастными и вздорными, что было бы гораздо лучше, если бы ихъ авторы не брались за это дѣло, имъ непосильное. Но большіе художники, одаренные поэтическою интуицією, умъють такъ или иначе уловлять тонкіе оттънки національной психологіи и воспроизводить ихъ такъ, что мы ихъ чувствуемъ, хотя и не можемъ формулировать ихъ. И я убъжденъ, что тотъ отдълъ психологической науки, который пока имъетъ одно только заглавіе, психологія этническая и національная", будетъ нѣкогда разработанъ, главнымъ образомъ, на матеріалъ, доставляемомъ художественною литературою.

Возвращаясь къ Гоголю, какъ изобразителю малорусскаго національнаго уклада, укажемъ сперва на то, что и здѣсь, какъ и во всемъ, этотъ удивительный человѣкъ шелъ путемъ глубокой вдумчивости, долгихъ и пристальныхъ размышленій и тонкихъ наблюденій надъ людьми и въ особенности надъ самимъ собой. Его творчество было сознательное, рефлектирующее, "разумное", критическое. Онъ всегда старался разбираться въ своихъ вдохновеніяхъ и художническихъ интуиціяхъ и подвергать ихъ контролю разума. Такъ было это и въ данномъ случаѣ.

Если въ "Вечерахъ на хуторъ" онъ воспроизводитъ черты украинскаго національнаго склада непроизвольно, больше чувствуя, чъмъ понимая ихъ, то въ "Тарасъ Бульбъ" онъ уже ихъ понимаетъ, уже имъетъ въ своемъ распоряженіи опредъленный взглядъ на психологію малоросса, какъ такового, и даже коечто уяснилъ себъ въ трудномъ вопросъ о ея происхожденіи, ея историческомъ развитіи. Дъло въ томъ, что созданію повъсти



предшествовали занятія малорусской исторіей, которыя шли не по строгометодическому пути научныхъ изысканій, но, безъ сомнѣнія, сопровождались глубокими размышленіями и молніеносными прозрѣніями геніальнаго ума. Памятникомъ этихъ занятій осталась, между прочимъ, статья: "Взглядъ на составле-Малороссіи", начатая въ 1833 г. и напечатанная въ "Журналѣ Министерства Народнаго Просвѣщенія" въ апрѣльской книгъ 1834 г. (въ видъ первой главы изъ "Исторіи Малороссіи"); потомъ она вошла въ "Арабески".—Здѣсь онъ старается разъяснить историческій процессъ образованія украинской націи, выдвигая впередъ Запорожье и казачество, какъ оплотъ и центръ малорусской народности, наложившіе на нее неизгладимый отпечатокъ. Тутъ мы читаемъ: "Наконецъ, цълыя деревни и села начали поселяться съ домами и семействами около этого грознаго оплота, чтобы пользоваться его защитою, съ условіемъ за то нѣкоторыхъ повинностей. И такимъ образомъ, мъста около Кіева начали пустъть, а между тъмъ по ту сторону Днъпра люднъли. Семейные и женатые мало-по-малу отъ обращенія и сношенія съ ними получали тотъ же воинственный характеръ. Сабля и плугъ сдружились между собою и были у всякаго селянина. Между тъмъ разгульные холостяки, вмъстъ съ червонцами, цехинами и лошадьми, стали похищать татарскихъ женъ и дочерей и жениться на нихъ. Отъ этого смѣшенія черты лица ихъ, вначалѣ разнохарактерныя, получили одну общую физіономію, болѣе азіатскую. И вотъ составился народъ, по въръ и мъсту жительства принадлежавшій Европъ, но между тъмъ по образу жизни, обычаямъ, костюму совершенно азіатскій, — народъ, въ которомъ такъ странно столкнулись двѣ противоположныя части свъта, двъ разнохарактерныя стихіи: европейская осторожность и азіатская безпечность, простодушіе и хитрость, сильная дъятельность и величайшая лънь и нъга, стремленіе къ развитію и усовершенствованію—и между тъмъ желаніе казаться пренебрегающимъ всякое совершенствованіе".

Вотъ именно эти-то черты, ставшія національными, и воспроизведены художественно въ знаменитой повъсти, и это сдълано рукою великаго мастера. Но, согласно замыслу, онъ представлены здѣсь въ казацкомъ и запорожскомъ обличьи, и съ этой стороны повъсть является какъ бы художественною иллюстраціею вышеприведенной мысли Гоголя о вліяніи канаціональной зачества на образованіе малорусской логіи.

Въ повъсти, сказали мы, казачество и въ особенности Запорожье идеализированы или, точнъе, опоэтизированы; ху-



## XXIII

дожникъ воспроизводитъ ихъ романтически, выдвигая впередъ показную, симпатичную сторону нравовъ, характеровъ и понятій. Въ силу этого многое, въ существъ дъла варварское, кажется поэтическимъ, жестокое, звърское-благороднымъ, въ своемъ родъ высокимъ и героическимъ; люди красиво убиваютъ и грабятъ; пьянство и дикій разгулъ превращаются въ поэзію душевнаго размаха, въ признакъ удали и широты... Однимъ словомъ, тутъ совершается та романтическая переоцѣнка и поэтизація такихъ вещей, отъ которыхъ Гоголь, если бы видътъ ихъ воочію, отвернулся бы съ ужасомъ и омерзъніемъ. На разстояніи въковъ человъческое звърство легко поэтизируется, въ особенности, если оно скрашивалось идеальными цѣлями, напр., идеей борьбы за вѣру, за отечество и т. д. и было сопряжено съ геройскимъ самоотверженіемъ. Борцамъ и героямъ прошлаго нельзя не отдать дань удивленія и уваженія, но поэту XIX въка не пристало описывать бойню съ наивностью и упоеніемъ, простительными Гомеру. Повъсть Гоголя полна кровавыхъ описаній, вызывающихъ отвращеніе. Но онъ не имълъ въ виду такого эффекта, и въ повъсти нътъ гуманной тенденціи, съ нимъ связанной.

Тарасъ—великій характеръ, истинный герой, человѣкъ идеи, христіанинъ, готовый положить голову за вѣру. И всѣ свои звѣрства онъ совершаетъ во имя идеи, и Гоголь думаетъ, что они отъ этого—не просто звѣрства, а подвиги. Вотъ какъ описана въ послѣдней главѣ месть Тараса полякамъ за смерть Остапа.

"А что же Тарасъ? А Тарасъ гулялъ по всей Польшѣ со своимъ полкомъ, выжегъ 18 мѣстечекъ, близъ 40 костеловъ, и уже доходилъ до Кракова. Много избилъ онъ всякой шляхты... Не уважали казаки чернобровыхъ панянокъ, бѣлогрудыхъ, свѣтлоликихъ дѣвицъ; у самыхъ алтарей не могли спастись онѣ: зажигалъ ихъ Тарасъ вмѣстѣ съ алтарями. Не однѣ бѣлоснѣжныя руки поднимались изъ огнистаго пламени къ небесамъ, сопровождаемыя жалкими криками, отъ которыхъ подвигнулась бы самая сырая земля и степовая трава поникла бы отъ жалости долу. Но не внимали ничему жестокіе казаки и, подымая копьями съ улицъ младенцевъ ихъ, кидали къ нимъ же въ пламя. "Это вамъ, вражьи ляхи, поминки по Остапѣ!" приговаривалъ только Тарасъ. И такія поминки по Остапѣ отправлялъ онъ въ каждомъ селеніи..."

"Трава поникла бы отъ жалости долу", а художникъ написалъ эти эпическія строки безъ всякой жалости, заботясь только объ артистическомъ эффектъ. Говорю объ эффектъ артистическомъ", а не о художественномъ, потому именно,



что поэтъ тутъ не скорбитъ, не томится жалостью и состраданіемъ, а только рисуетъ,—какъ красиво подымались къ небесамъ бѣлоснѣжныя руки панянокъ, и какъ ловко казаки под хватывали копьями младенцевъ, и т. д.,—рисуетъ и любуется рисункомъ.

Слѣдуетъ ли отсюда, что въ художнической натурѣ Гоголя заключались элементы "артистической жестокости" въ родъ тѣхъ, какіе несомнѣнно были присущи Достоевскому? Думать такъ—значило бы не понимать Гоголя, который былъ не только истиннымъ художникомъ, но и человъкомъ высоко-гуманнымъ. Дъло объясняется проще: ошибкою поэта, увлеченнаго желаніемъ быть своего рода "Гомеромъ". Онъ явно подражаетъ пріемамъ стараго эпоса-отъ Гомера до "Слова о полку Игоревъ 1). Онъ хочетъ писать наивно, пластично и красочно, такъ, чтобы эпоха ожила подъ его перомъ, и не былъ бы виденъ авторъ, человъкъ другого въка, другихъ понятій и нравовъ. По примъру старинныхъ эпическихъ поэтовъ, онъ не только повъствуетъ и рисуетъ, но и воспъваетъ "доблести" героевъ, превознося силу ихъ духа и ихъ кулака. Культомъ физической силы, отваги, удальства проникнута повъсть Гоголя, представляющая собою любопытный образецъ архаизирующаго искусственнаго эпоса, своеобразно повторяющаго наивность, непосредственность и грубость стараго, послѣ того какъ Вальтеръ-Скоттъ уже далъ образцы новаго эпоса — въ формъ историческаго романа, который исторически-върно воспроизводитъ жестокіе нравы среднев ковой старины и въто же время проникнутъ гуманнымъ духомъ новаго времени.

Послѣ всего сказаннаго читатель самъ припомнитъ мѣста, гдѣ Гоголь впадаетъ въ тонъ и манеру Гомера. Для образчика приведу лишь слѣдующія:

"Какъ плавающій въ небѣ ястребъ, давши много круговъ сильными крыльями, вдругъ останавливается распластанный на одномъ мѣстѣ и бьетъ оттуда стрѣлой на раскричавшагося у самой дороги самца-перепела: такъ Тарасовъ сынъ, Остапъ, налетѣлъ вдругъ на хорунжаго и сразу накинулъ ему на шею веревку..." (гл. VII).

"Тихо склонился онъ <sup>2</sup>) на руки подхватившимъ его казакамъ, и хлынула ручьемъ молодая кровь, подобно дорогому вину, которое несли въ стеклянномъ сосудѣ изъ погреба неосторожные слуги: поскользнулись тутъ же у входа и разбили



<sup>1)</sup> Вышеприведенное выраженіе: "трава поникла бы отъ жалости" прямо взято изъ "Слова".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Кукубенко.

дорогую сулею: все разлилось на землю вино, и схватилъ себя за голову прибъжавшій хозяинъ"... и т. д.

Все это такъ и просится въ античные гексаметры, гдъ такія сравненія и амплификаціи были умъстнъе, чъмъ въ повъсти, написанной въ XIX въкъ.

Кромѣ Гомера, вводили Гоголя въ соблазнъ и малорусскія "думы". Въ повѣсти есть мѣста, воспроизводящія стиль и манеру "думъ", напр.: "Какъ орлы, озирали они (казаки) вокругъ себя очами все поле и чернѣющую вдали судьбу свою. Будетъ, будетъ все поле съ отлогами и дорогами покрыто торчащими ихъ бѣлыми костями, щедро обмывшись казацкою ихъ кровью и покрывшись разбитыми возами, расколотыми саблями и копьями"... и т. д.

6.

Рядъ малороссійскихъ произведеній Гоголя, которыхъ содержаніе взято изъ народныхъ легендъ или изъ исторіи, заканчивается повъстью "Вій". Если прослъдить весь рядъ отъ "Сорочинской ярмарки" до "Вія", можно видъть, какъ творчество Гоголя въ этой области подымалось все выше и выше и къ 1834 г. (когда былъ написанъ "Вій") достигло высокой ступени художественности. Здъсь мы уже не находимъ тъхъ недостатковъ, какіе выше мы отмътили въ "Вечерахъ на хуторъ ": нътъ излишествъ, нътъ приподнятаго тона, нътъ разброда и игры поэтическихъ пріемовъ; здѣсь всюду видна умѣренность и разборчивость. Поэтъ обуздалъ разгулъ творческаго воображенія и лирическихъ порывовъ. Нѣтъ длиннотъ и уклоненій отъ нити разсказа. Бросается въ глаза также самостоятельное отношеніе къ сюжету, взятому изъ народныхъ сказаній, и къ пріемамъ народнаго творчества. Правда, въ примъчаніи къ "Вію" Гоголь говоритъ, что, взявъ народное преданіе, онъ "не хотълъ ни въ чемъ измънить его и разсказываетъ почти въ той же простотъ, какъ слышалъ", но это не върно: онъ совершенно переработалъ сюжетъ и разсказалъ не такъ, какъ слышалъ, а такъ, какъ можетъ сдълать это только настоящій первоклассный поэтъ. — Отъ "Тараса Бульбы" "Вій" выгодно отличается простотою разсказа и отсутствіемъ романтической идеализаціи старины. И вообще въ сравненіи съ предшествующими произведеніями, сюжеты которыхъ взяты Гоголемъ изъ украинской старины и народной легенды, "Вій" характеризуется тъмъ, что здъсь нътъ романтизма ни въ настроеніи, ни въ точкъ зрънія автора, ни въ пріемахъ письма. "Вій"—



### XXVI

произведеніе *поэта—реалиста*, который улавливаетъ ,,правду" жизни, нравовъ, характеровъ.

"Вій"—повѣсть бытовая, "жанровая", изъ жизни кіевскихъ семинаристовъ, малороссійскихъ пановъ и ихъ дворни стараго времени (примѣрно XVII вѣка),—и эта жизнь, какъ и національная складка выведенныхъ лицъ, изображена съ великимъ мастерствомъ. Читая, мы переносимся въ эту среду и эпоху и съ неослабѣвающимъ интересомъ слѣдимъ за каждымъ шагомъ дѣйствующихъ лицъ.

"Вій"— также произведеніе сказочнаго, фантастическаго характера. И эти небылицы, — и въдьмы, и самъ Вій, и вся чертовщина — изображены такъ, что читатель, если онъ въ простотъ душевной въритъ въ нихъ, готовъ принять ихъ дѣйствительность, а не за выдумку автора, а если не вѣритъ, то относится ко всей этой фантастикъ такъ, какъ будто въ данную минуту простодушно въритъ. Онъ понимаетъ тъсную связь легенды съ жизнью: въдьмы, черти и вся нечистая сила въ самомъ дѣлѣ существуютъ—въ воображеніи, въ вѣрованіи, въ убъжденіи и Хомы, и Дороша, и кухарки, и всей среды; легенда передается изъ устъ въ уста и, чѣмъ дальше и чаще передается, тъмъ больше выигрываетъ въ достовърности, быстро превращаясь изъ выдумки и "бабьей сказки" въ прочное достояніе народной мысли, въ нѣчто достовърное, въ нѣчто неподлежащее сомнънію, ибо всъ такъ върятъ, всъ говорятъ объ этомъ. Въ этомъ психологическомъ смыслъ всякая фантастика "реальна": она-принадлежность мысли и чувства людей, стоящихъ на данномъ уровнѣ умственнаго развитія. Ея психологическая реальность особливо наглядно проявляется въ сферъ чувства: можно совсъмъ не върить въ существованіе въдьмъ, чертей и привидѣній и все-таки бояться войти въ темную комнату или пойти ночью на кладбище. Чувства (въ особенности страхь), связывавшіяся нѣкогда съ фантастическими представленіями, переживаютъ ихъ и долго держатся у людей, уже не имъющихъ этихъ върованій и суевърій, лишь постепенно ослабляясь, переходя, напр., отъ настоящаго страха къ особому жуткому чувству, какое неръдко мы и испытываемъ, когда намъ почудится что-нибудь "сверхъестественное", хотя мы хорошо знаемъ, что это только "игра воображенія", "обманъ чувствъ". И когда мы читаемъ въ "Віи" тѣ мѣста, гдѣ изображенъ суевърный страхъ людей, наивно върящихъ въ существованіе въдьмъ и всякой "нечистой силы", мы какъ будто читаемъ въ своей собственной душъ и вспоминаемъ далекое дътство, когда мы сами были маленькими "людьми XVII въка", слушали сказку,



# XXVII

какъ быль, и были "суевърны", какъ философъ Хома Брутъ и вся дворня пана-сотника.

Обращаетъ на себя вниманіе и юморъ въ "Віи". Это— уже не тотъ юморъ, который вызываетъ въ читателѣ сознаніе, что авторъ хочетъ смѣшить и при этомъ впадаетъ въ излишества (такъ это въ "Повѣсти о томъ, какъ Иванъ Иванычъ поссорился съ Иваномъ Никифорычемъ"); это уже не жартъ "Вечеровъ на хуторѣ". Это юморъ, вытекающій изъ существа дѣла, вплетенный въ психологію дѣйствующихъ лицъ, въ нравы среды, въ разговоры, въ положенія. Напомню превосходную сцену, гдѣ дворня за обѣдомъ бесѣдуетъ на тему о вѣдьмѣ— дочери сотника. Юморъ разлитъ по всему разсказу и вкрапленъ всюду: онъ даже мелькаетъ среди страховъ, переживаемыхъ Хомой въ церкви. Сдержанный, скрытый юморъ не выдѣляется, не мечется въ глаза, но свое дѣло все-таки дѣлаетъ, обливая всю повѣсть мягкимъ свѣтомъ хитрой улыбки.

Не менѣе замѣчательны пластика изображенія и мастерство языка въ передачѣ тонкихъ ощущеній и впечатлѣній— зрительныхъ и слуховыхъ. И тутъ нѣтъ ничего лишняго, нѣтъ старанія представить ярче, эффектнѣе. Вотъ два-три образчика:

"Онъ схватилъ лежавшее на дорогъ полъно и началъ имъ со всъхъ силъ колотить старуху. Дикіе вопли издала она; сначала были они сердиты и угрожающи, потомъ становились слабъе, пріятнъе, чище, и потомъ уже тихо, едва звенъли, какъ тонкіе серебряные колокольчики, и заронялись ему въ душу; и невольно мелькнула въ головъ мысль: точно ли это старуха?.. "— Нъсколько выше описаніе чаръ, овладъвавшихъ Хомою, когда онъ летълъ, неся на себъ въдьму, поразительно по мастерству, съ которымъ Гоголь воспроизводитъ фантастическую картину "навожденія": "Онъ опустилъ голову внизъ и видълъ, что трава, бывшая почти подъ ногами его, казалось, росла глубже и далеко, и что сверхъ ея находилась прозрачная, какъ горный ключъ, вода, и трава казалась дномъ какого-то свътлаго, прозрачнаго до самой глубины моря; по крайней мѣрѣ, онъ видълъ ясно, какъ онъ отражался въ немъ вмъстъ съ сидъвшею на спинъ старухою. Онъ видълъ, какъ вмъсто мъсяца свътило тамъ какое-то солнце; онъ слышалъ, какъ голубые колокольчики, наклоняя свои головки, звенъли; онъ видълъ, какъ изъ осоки выплывала русалка, мелькала спина и нога, выпуклая, упругая, вся созданная изъ блеска и трепета. Она оборотилась къ нему, — и вотъ ея лицо съ глазами свътлыми, сверкающими, острыми, съ пъніемъ вторгавшимися въ душу, уже приближалась къ нему, уже была на поверхности и, задрожавъ сверкающимъ смъхомъ, удалялась... Видитъ ли онъ это или не



# XXVIII

видитъ? Наяву-ли это, или снится? Но тамъ что? Вѣтеръ или музыка? Звенитъ, звенитъ и вьется, и подступаетъ, и вонзается въ душу какою-то нестерпимою трелью..."

Появленіе Вія изображено такъ: "И вдругъ настала тишина¹) въ церкви; послышалось вдали волчье завываніе, и скоро раздались тяжелые шаги, звучавшіе по церкви. Взглянувъ искоса, увидѣлъ онъ, что ведутъ какого-то приземистаго, дюжаго, косолапаго человѣка. Весь былъ онъ въ черной землѣ. Какъ жилистые, крѣпкіе корни, выдавались его, засыпанныя землею, ноги руки. Длинныя вѣки опущены были до самой земли. Съ ужасомъ замѣтилъ Хома, что лицо было на немъ желѣзное..."

Гоголь много поработалъ надъ "Віемъ", начавъ писать его въ 1833 г. и окончивъ въ 1834 г. Впослъдствіи онъ пересмотрълъ повъсть вновь и сдълалъ нъкоторыя довольно важныя поправки. Въ этомъ исправленномъ видъ она и вошла въ первое собраніе сочиненій Гоголя и во всъ послъдующія.

7.

"Віемъ" заканчивается рядъ малороссійскихъ повѣстей Гоголя. Въ тѣ же годы (1833—1834) великій поэтъ выступилъ на болѣе широкое поприще наблюденій и художественныхъ замысловъ. Онъ беретъ общерусскія темы и твердымъ, увѣреннымъ шагомъ идетъ къ тому, чтобы охватить художественнымъ взоромъ "всю Русь", какъ онъ выражался,—людей всѣхъ званій и состояній и раскрыть психологію "русскаго человѣка", какъ такового.

На этомъ пути ему предстояла обильная жатва смѣха. Въ двухъ художественныхъ шуткахъ онъ посмѣялся "чистымъ" смѣхомъ, безъ горечи: это анекдоты "Носъ" (1833 г.) и "Коляска" (1835 г.). Эти юмористическіе шаржи относятся къ другимъ общерусскимъ повѣстямъ Гоголя такъ, какъ ранніе разсказы "Вечеровъ" ("Сорочинская ярмарка" и др.) относятся къ послѣдующимъ малороссійскимъ повѣстямъ: и тутъ и тамъ беззаботный, заразительный смѣхъ смѣняется скорбнымъ раздумьемъ, глубокимъ проникновеніемъ въ пошлую сторону жизни. Умѣніе схватывать и выставлять на видъ пошлую сторону жизни и души человѣческой достаточно ярко обнаруживается и въ этихъ "шуткахъ" ("Носъ" и "Коляска"), но здѣсь нѣтъ ни глубокаго проникновенія, ни скорбнаго раздумья, которыя видны въ другихъ произведеніяхъ той же эпохи. Уже во вто-



 $<sup>^{1})</sup>$  Послъ шума, произведеннаго нахлынувшими въ церковъ чудовищами, и криковъ: "Приведите Вія!"

# XXIX

рой части "Арабесокъ" была помъщена первая серьезная повъсть Гоголя изъ общерусской жизни— "Невскій проспектъ" (1834 г.), о которой Пушкинъ отозвался, какъ о "самомъ полномъ" (т.-е. содержательномъ и выдержанномъ) изъ произведеній Гоголя, въ то время изданныхъ. Позже появились другія, еще болѣе ,,полныя" творенія Гоголя, въ сравненіи съ которыми "Невскій проспектъ" представляется лишь опытомъ, показывающимъ, какъ великій писатель искалъ своей настоящей дороги. Онъ шелъ къ реализму творчества черезъ романтизмъ настроенія, идей и пріемовъ письма. Это-тотъ же путь, какимъ онъ шелъ и въ произведеніяхъ малороссійскихъ. "Невскій проспектъ" — повъсть на половину реальная, на половину романтическая. Въ ней разсказаны и сопоставлены двѣ параллельныя "исторіи": реальная, пошлая исторія поручика Пирогова, котораго за ловеласничество высъкли честные нъмцы, и романтическая исторія художника Пискарева, который лишилъ себя жизни по мотивамъ ультра-романтическимъ.

Въ той части, гдѣ дѣло идетъ о поручикѣ Пироговѣ, видно родство съ тѣмъ, что представляютъ собою повѣсти "Носъ" и "Коляска": это также смѣшной анекдотъ, разсказанный для потѣхи. Но разница въ томъ, что на этотъ анекдотъ падаетъ тѣнь отъ другой части повѣсти,—отъ исторіи художника Пискарева, и эта тѣнь заставляетъ насъ невольно задуматься и усомниться въ томъ, въ самомъ ли дѣлѣ для одной лишь потѣхи разсказанъ этотъ смѣшной казусъ...

Но въ то же время и на романтическаго художника отъ сопоставленія съ его пріятелемъ, поручикомъ Пироговымъ, падаетъ также нѣкая тѣнь — пошловатости, и читатель чувствуетъ, что разстояніе между друзьями не такъ ужъ велико. Оба они - люди очень глупые. Разница лишь въ томъ, что поручикъ Пироговъ глупъ до смѣшного, а художникъ Пискаревъ глупъ трагически, — и это самый скверный и безнадежный видъ глупости. И мы читаемъ печальную повъсть его страданій, мечтаній и смерти безъ всякой жалости, безъ сочувствія. И къ заключительнымъ словамъ Гоголя: "такъ погибъ, жертва безумной страсти, бъдный Пискаревъ, тихій, робкій, скромный, дътски простодушный, носившій въ себъ искру таланта, быть можетъ, со временемъ бы вспыхнувшаго широко и ярко"-мы относимся съ нъкоторымъ недоумъніемъ. Мы думаемъ: никогда, ни при какихъ, даже самыхъ благопріятныхъ условіяхъ "талантъ" Пискарева не вспыхнулъ бы ни широко, ни ярко; въ лучшемъ случав изъ него вышелъ бы посредственный ремесленникъ; всего въроятнъе, что онъ окончилъ бы тъмъ, чъмъ такъ часто кончаютъ русскіе люди съ "искрой таланта": спился бы.



И вышелъ бы изъ него пропойца трагическій, мелодраматическій, произносящій въ трактиръ жестокія тирады о погибшей жизни, о загубленномъ великомъ дарованіи... Гоголь не хотълъ разоблачать бѣднаго художника и отнесся къ нему съ большою снисходительностью и мягкостью, какъ и вообще отнесся онъ къ "типу" петербургскихъ художниковъ, абрисъ котораго набросанъ въ другомъ мъстъ повъсти. Тамъ ихъ искусство не высоко оцънивается, и показано, что изъ нихъ, собственно говоря, ничего не выходитъ; но вина за это сваливается на петербургскій климатъ и на складъ петербургской жизни. "Они (художники) часто питаютъ въ себъ истинный талантъ, — читаемъ здъсь, —и если бы только дунулъ на нихъ свъжій воздухъ Италіи, онъ бы, върно, развился такъ же вольно, широко и ярко, какъ растеніе, которое выносятъ, наконецъ, изъ комнаты на чистый воздухъ".--И сами художники представлены здъсь хотя и въ смъшномъ видь, но съ явнымъ сочувствіемъ. Тутъ, несомнѣнно, сказались личныя симпатіи Гоголя къ этому міру художниковъ. Онъ сразу полюбилъ этихъ скромныхъ, робкихъ тружениковъ, лелъющихъ романтическій идеалъ высокаго искусства, противопоставляемаго пошлой жизни, --- идеалъ, который раздъляль и онъ самъ. На фонъ сърой петербургской жизни эти мечтатели казались явленіемъ необычнымъ. ,,Не правда ли, странное явленіе—художникъ петербургскій?—читаемъ тамъ же. — Художникъ въ землѣ снѣговъ, художникъ въ странъ финновъ, гдъ все мокро, гладко, ровно, блъдно, съро, туманно!"—Каковъ бы ни былъ художникъ, но если только онъ представлялся Гоголю идеалистомъ по натуръ и былъ искренно преданъ ,,святому искусству", Гоголь готовъ былъ простить ему все, —и глупость, и бездарность, и ходульность. Еще сильнъе было это пристрастіе, когда художникъ оказывался челосъ несомнъннымъ талантомъ и призваніемъ. Онъ представлялся Гоголю какъ бы существомъ высшаго порядка, человъкомъ не отъ міра сего, живущимъ исключительно высшими интересами "святого" искусства. Знакомство съ этой средой завязалось у Гоголя еще въ 1830 году, когда онъ посъщалъ классы рисованія въ Академіи художествъ. Тогда же писалъ онъ матери: "По знакомству своему съ художниками, и со многими даже знаменитыми, я имъю возможность пользоваться средствами и выгодами, для многихъ недоступными. Не говоря уже объ ихъ талантъ, я не могу не восхищаться ихъ характеромъ и обращеніемъ. Что это за люди! Узнавши ихъ, нельзя отвязаться отъ нихъ навѣки. Какая скромность при величайшемъ талантъ! О чинахъ и въ поминъ нътъ, хотя нъкоторые изъ нихъ статскіе и даже дъйствительные статскіе



совътники... (Письмо отъ 3 іюня 1830 г.). Эта наивная идеализація съ годами, конечно, пошла на убыль; но живой интересъ къ міру художниковъ, къ ихъ душевному укладу и ихъ искусству остался у Гоголя навсегда. Мотивъ контраста или конфликта между культомъ "красоты", жрецомъ котораго является художникъ, и безобразіемъ или пошлостью окружающей жизни, между мечтой и дъйствительностью не переставалъ занимать Гоголя, и размышленія въ этомъ направленіи подсказали ему не только идею и сюжетъ "Невскаго проспекта", но и идею другой повъсти — "Портретъ", помъщенной вътъхъ же "Арабескахъ", но потомъ передъланной въ 1841 г. и вторично исправленной въ 1842 г. По всему видно, что указанный мотивъ игралъ видную роль въ творчествъ Гоголя, о чемъ еще будетъ у насъ ръчь въ дальнъйшемъ.

8.

Но въ богатомъ содержаніи повѣсти "Невскій проспектъ" есть и другіе мотивы. Одинъ изъ нихъ намфченъ лишь вскользь, но ему суждено было занять видное мъсто въ тъхъ долгихъ, сосредоточенныхъ думахъ, которыя легли въ основу величайшаго изъ твореній Гоголя—"Мертвыхъ душъ".

Этотъ мотивъ затронутъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ говорится о нъмцахъ-ремесленникахъ, кстати сказать, превосходно очерченныхъ. Прочтемъ:

"Я почитаю не излишнимъ познакомить читателя нъсколько покороче съ Шиллеромъ. Шиллеръ былъ совершенный нѣмецъ, въ полномъ смыслѣ этого слова. Еще съ 20-лѣтняго возраста, съ того счастливаго времени, въ которое русскій живетъ на фуфу, уже Шиллеръ размърилъ всю свою жизнь и никакого, ни въ какомъ случаѣ, не дѣлалъ исключенія. Онъ положилъ вставать въ семь часовъ, объдать въ два, быть точнымъ во всемъ и быть пьянымъ каждое воскресенье. Онъ положилъ себъ въ теченіе 10 лътъ составить капиталъ изъ пятидесяти тысячъ, и уже это было такъ върно и неотразимо, какъ судьба, потому что скоръе чиновникъ позабудетъ заглянуть въ швейцарскую своего начальника, нежели нъмецъ ръшится перемънить свое слово... и т. д.

Гоголь очень цѣнилъ выдержку, аккуратность, самообладаніе, трудоспособность и добросовъстность, — качества, которыя бросались въ глаза, когда онъ встръчался съ нъмецкими ремесленниками, и которыхъ онъ не находилъ у русскаго человъка. Въ данномъ мъстъ о русскомъ рабочемъ или мастеровомъ



# XXXII

нътъ ръчи, но противопоставление нъмца русскому, съ указанной точки зрънія, напрашивалось само собою, и, безъ сомнънія, Гоголь имълъ его въ виду.

Вникая въ темныя стороны русской дъйствительности и отрицательныя черты русскаго національнаго характера, онъ, въ числъ другихъ, отмъчалъ наше слабоволіе, отсутствіе выдержки, легкомысленное отношеніе къ своей собственной жизни, недостаточную трудоспособность и ту легкость, съ какою русскій человъкъ опускается, облънивается, бросаетъ дъло и превращается въ "тряпку". Забъгая впередъ, укажу на знаменитое мъсто въ VII главъ I части "Мертвыхъ душъ", гдъ Чичиковъ, разсматривая списокъ купленныхъ имъ "душъ", фантазируетъ на тему о ихъ прошломъ. Дойдя до сапожника Максима Телятникова, онъ восклицаетъ: "Хе, сапожникъ! Пьянъ, какъ сапожникъ, говоритъ пословица. Знаю, знаю тебя, голубчикъ; если хочешь, всю исторію твою разскажу. Учился ты у нѣмца, который кормилъ васъ всѣхъ вмѣстѣ, билъ ремнемъ по спинѣ за неаккуратность и не выпускалъ на улицу повъсничать, и былъ ты чудо, а не сапожникъ; и не нахвалился тобою нѣмецъ, говоря съ женою или съ камрадомъ. А какъ кончилось твое ученье: "А вотъ теперь я заведусь своимъ домкомъ, --- сказалъ ты:--да не такъ, какъ нъмецъ, что изъ копейки тянется, а вдругъ разбогатъю". И вотъ давши барину порядочный оброкъ, завелъ ты лавчонку, набравъ заказовъ кучу, и пошелъ работать. Досталъ гдъ-то втридешева гнилушки кожи и выигралъ, точно, вдвое на всякомъ сапогъ, да черезъ недъли двъ перелопались твои сапоги, и выбранили тебя подлъйшимъ образомъ. И вотъ лавчонка твоя запустъла, и ты пошелъ попивать да валяться по улицамъ, приговаривая: "Нѣтъ, плохо на свѣтѣ! Нѣтъ житья русскому человъку; все нъмцы мъшаютъ! ";

Безволіе, распущенность, неспособность къ планом рному и стойкому труду, неум вніе жить добропорядочно и благообразно, таковы ті "свойства" русскаго челов вка, которыя Гоголь находиль не только въ простонародіи, но и всюду у русских влюдей "вс вхъ званій и состояній". Съ этой точки зр внія одинаково плохи представлялись ему вс то пом вщики, и чиновники, и купцы, и м вщане, и крестьяне и, наконець, вс вть, которые составляли интеллигенцію того времени. Когда онъ вид влъ пом вщика, который, запустив вхозяйство, разориль и себя и крестьянь; когда онъ встр вчалъ лицо, облеченное властью и ничего не д влающее на пользу вв вреннаго ему д вла и населенія; когда онъ зам вчалъ, что молодые люди, воодушевленные лучшими нам вреніями, много говорять о прогресс в, о гуманности, о просв вщеніи и ничего не д влають, — онъ скло-



# **XXXIII**

ненъ былъ слишкомъ обобщать вышеуказанныя печальныя "свойства" руєскаго человѣка и придавать имъ исключительное, почти роковое значеніе. Безъ различія "званія и состоянія", на всъхъ ступеняхъ общественной лъстницы, русскій человѣкъ---, пропащій человѣкъ", какъ выражается одно лицо (Платоновъ) во второй части "Мертвыхъ душъ". Эта вторая часть, какъ извъстно, и предназначалась для изображенія хорошихъ по натурѣ и движимыхъ добрыми желаніями и благородными стремленіями, но ни къ чему не годныхъ, "пропащихъ" русскихъ людей — Тентетниковыхъ, Платоновыхъ, Хлобуевыхъ, Кошкаревыхъ, съ одной стороны, и такихъ, какъ генералъ Бетрищевъ и хлѣбосолъ Пѣтухъ—съ другой, о которыхъ нельзя сказать, что они "пропащіе", но которые, въ существъ дъла, все равно что "пропащіе". Упоминаются тамъ мелькомъ и "огорченные люди", подъ которыми Гоголь разумѣлъ передовую, оппозиціонную (западническую и славянофильскую) интеллигенцію 40-хъ годовъ. Они характеризуются, какъ "безпокойно-странные характеры, которые не могутъ перенести равнодушно не только несправедливостей, но даже и всего того, что кажется въ ихъ глазахъ несправедливостью", и какъ люди, "добрые по началу, но безпорядочные сами въ своихъ дѣйствіяхъ..."—Въ другомъ мъсть говорится о двухъ пріятеляхъ Тентетникова изъ тъхъ же "огорченныхъ людей": эти пріятели были "добрые люди, но которые отъ частыхъ тостовъ во имя науки, просвъщенія и будущихъ одолженій человъчеству сдълались потомъ формальными пьяницами... "Эти господа ввели Тентетникова въ какое-то "филантропическое общество", которое затъяли "два философа изъ гусаръ, начитавшіеся всякихъ брошюръ, да неокончившій учебнаго курса эстетикъ, да промотавшійся игрокъ... подъ верховнымъ распоряженіемъ стараго плута и масона и тоже карточнаго игрока, но красноръчивъйшаго человѣка"...

Здѣсь бросается въ глаза утрировка, и по всему видно, что въ то время (въ половинѣ 40-хъ годовъ) мысль о трудовой и моральной несостоятельности "русскаго человѣка" "всѣхъ званій и состояній" до такой степени овладѣла умомъ Гоголя, что великій писатель приходилъ къ безотрадному выводу, который можно выразить такъ: русскій человѣкъ во всѣхъ смыслахъ никуда не годенъ,—онъ человѣкъ такой безпутный, что лучше ему ни за какое мало-мальски серьезное и отвѣтственное дѣло и не приниматься; ему нужно сперва взять себя въруки и, занявшись какимъ-нибудь маленькимъ, посильнымъ дѣломъ, пріучить себя къ систематическому труду и въ этомъ трудѣ выработать себѣ "характеръ", т.-е. выдержку, стойкость,

Digitized by Google

#### XXXIV

добросовъстность, серьезность, однимъ словомъ, стать хоть немножко нѣмцемъ. Все остальное—въ свой чередъ приложится. Таковъ именно смыслъ того, что писалъ Гоголь своему молодому другу П. В. Анненкову, одному изъ передовыхъ и, слъдовательно, "огорченныхъ" людей того времени: "Мнъ кажется, что вы напрасно чуждаетесь спеціальнаго труда, — какой-нибудь спеціальный трудъ долженъ быть непремѣнно у каждаго изъ насъ. Сверхъ пребыванія на боевой вершинъ современнаго движенія, нужно имъть свой собственный уголокъ, въ который можно было бы на время уходить отъ всего. Нельзя, чтобы каждый изъ насъ не получилъ на долю свою какой-нибудь способности, ему принадлежащей; нельзя, чтобы не было ея у васъ. Иначе мы бы всѣ походили другъ на друга, какъ двѣ капли воды, и весь міръ былъ бы одна мануфактурная машина. Безъ спеціальнаго труда не образуется характеръ индивидуала 1), изъ которыхъ слагается общество, идущее впередъ. Безъ этихъ своеобразно работающихъ единицъ *не быть* общему проrpeccy 2)..."

Заслуживаетъ вниманія еще одно очень злое мѣсто изъ того же письма: "Вы же подымаете заздравный кубокъ и говорите: ,,да здравствуетъ простота положеній и отношеній, основанныхъ на практической дъйствительности, здравомъ смыслъ, положительномъ законѣ, принципѣ равенства и справедливости!" Смыслъ всего этого необъятно обширенъ. Цълая бездна между этими словами и примъненіями ихъ къ дълу. Если вы станете дъйствовать и проповъдывать, и то прежде всего замътятъ въ вашихъ рукахъ эти заздравные кубки, до которыхъ такой охотникъ русскій человъкъ, и перепьются всъ, прежде чъмъ узнаютъ, изъ-за чего было пьянство" <sup>3</sup>)...

Во всемъ этомъ много правды и много глубокаго прозрънія въ самую суть нашей русской жизни и нашей русской психологіи. Прошло 60 лѣтъ съ тѣхъ поръ, въ теченіе которыхъ совершились великія событія и произошли крупныя перемъны, почти перевороты, проведшіе ръзкую грань между Русью дореформенною, "Гоголевскою", и Русью, обновленною реформами 60-хъ годовъ, прогрессивнымъ движеніемъ всей второй половины XIX-го въка, успъхами просвъщенія и матеріальной культуры, наконецъ, крутымъ поворотомъ 1905 года.

Много пути пройдено, много дъла сдълано, но откуда же эта наша "бѣдность да бѣдность", обнищаніе народныхъ массъ, повальное пьянство, голодовки, ставшія хроническими, провалъ



<sup>1)</sup> Т.-е. индивидуума, личности.

<sup>2) &</sup>quot;Письма Н. В. Гоголя", ред. В. И. Шенрока, т. IV, стр. 82. Курсивы Гоголя.
3) Тамъ же. стр. 81.

### XXXV

передовыхъ движеній, разбродъ идей, упадокъ нравовъ, распутство, всеобщая расшатанность и одичаніе? Причинъ много и самыхъ разнообразныхъ, но въ ихъ числѣ, несомнѣнно, есть и та, на которую указывалъ въ свое время Гоголь: психическая, моральная и трудовая слабость "русскаго человъка", какъ такового, который представлялся ему способнымъ на все,—и на великое дѣло и на великое бездѣлье,—кромѣ одного: упорной повседневной работы въ тѣсномъ кругѣ своей профессіи и еще—надъ самимъ собой.

Ошибка Гоголя состояла лишь въ томъ, что онъ придавалъ этому нашему недостатку слишкомъ ужъ большое значеніе и возводилъ его на степень одной изъ основныхъ чертъ нашей національной психологіи безъ необходимыхъ въ этомъ случать ограниченій и оговорокъ.

Онъ упускалъ изъ виду, что наша Россія не только велика, но и разнообразна до безконечности въ томъ смыслѣ, что въ любомъ мѣстѣ, во всякомъ "званіи и состояніи" бокъобокъ живутъ характеры самые различные, натуры діаметральнопротивоположныя, и что недостатка въ людяхъ съ выдержкою, энергіею, упорствомъ въ трудѣ и моральнымъ закаломъ у насънѣтъ, какъ, съ другой стороны, къ сожалѣнію, есть несомнѣнный избытокъ людей душевно-дряблыхъ...

9.

Возвращаясь къ повъсти "Невскій проспектъ", укажу еще на то выдающееся значеніе, какое принадлежитъ въ ея содержаніи мастерскому изображенію показной стороны петербургской жизни. Это сдълано помощью описанія Невскаго проспекта въ различные часы, т.-е. публики, толпящейся на этой "улицъ-красавицъ нашей столицы". Нельзя не упрекнуть Гоголя за чрезмърную растянутость этого описанія. Здъсь бросается въ глаза основной недостатокъ ранняго творчества Гоголя: отсутствіе экономіи въ пріемахъ и средствахъ художественнаго письма. Это—какой-то разгулъ острословія, производящій невыгодное впечатльніе словоохотливости и балагурства, впечатльнія, которое тьмь досаднье, что читатель не перестаетъ чувствовать подъ этимъ юмористическимъ очеркомъ серьезную мысль и невольно думаетъ, что эта мысль выступила бы яснъе и ръзче, если бы она не была завалена и придавлена этой грудою на лету схваченныхъ силуэтовъ, этимъ калейдоскопомъ быстро мелькающихъ усовъ, воротниковъ, шляпъ, шинелей, сапоговъ, башмачковъ... Избытокъ чертъ и красокъ



производитъ эффектъ надуманности, —читатель чувствуетъ, что художникъ намъренно ведетъ его куда-то и при этомъ слишкомъ настойчиво подсказываетъ ему какой-то выводъ, —и это мъшаетъ натуральному, самопроизвольному возникновенію мысли изъ образа.

Этотъ недостатокъ чувствуется мѣстами и въ повѣсти "Портретъ", напр., въ томъ мѣстѣ II-й части, гдѣ молодой художникъ, разсказывающій исторію своего отца, увлекся описаніемъ Коломны. За вычетомъ такихъ и еще другого рода дефектовъ, повѣсть "Портретъ" представляетъ собою одно изъ значительнѣйшихъ по замыслу и замѣчательнѣйшихъ по исполненію произведеній Гоголя.

Въ ея основу легли усвоенное Гоголемъ романтическое воззрѣніе на искусство и высокая оцѣнка призванія ,,истиннаго" художника, который долженъ быть человъкомъ не отъ міра сего и служить искусству, какъ святынъ. Въ извъстной мъръ Гоголь (съ конца 30-хъ годовъ) самъ осуществлялъ этотъ идеалъ художника, работая надъ "Мертвыми душами" съ почти религіознымъ воодушевленіемъ и смиренномудріемъ... Онъ жилъ отрѣшенною отъ міра и соблазновъ его жизнью поэта, скитальца и отшельника, и имълъ право сказать о себъ (въ письмъ къ Плетневу отъ 17 марта 1842 г.): "Давно остывши и угасши для всъхъ волненій и страстей міра, я живу своимъ внутреннимъ міромъ" 1)... Въ томъ же письмѣ онъ сообщаетъ Плетневу о посылкъ ему повъсти "Портретъ" для "Современника" и прибавляетъ: "Она была напечатана въ "Арабескахъ", но вы этого не пугайтесь. Прочитайте ее: вы увидите, что осталась одна только канва прежней повъсти, что все вышито по ней вновь. Въ Римъ я ее передълалъ вовсе, или, лучше сказать, написалъ вновь, вслъдствіе сдъланныхъ еще въ Петербургѣ замѣчаній" з)...

Вполнѣ правильно опредѣлилъ характеръ и смыслъ повѣсти "Портретъ" проф. Н. А. Котляревскій, сказавъ, что она имѣетъ "двоякое значеніе, художественное и философское—какъ разработка извѣстной общей темы и, кромѣ того, автобіографическое, какъ личное признаніе" в)...

Художникъ не долженъ подчиняться модѣ и вкусамъ ,,толпы", публики, особливо великосвѣтской; онъ не долженъ, подъ опасеніемъ погубить свой талантъ, гоняться за мишурнымъ успѣхомъ, дешевой популярностью, этимъ сомнительнымъ суррогатомъ славы. Рано или поздно онъ почувствуетъ всю

<sup>1)</sup> Тамъ же, стр. 155.

 <sup>2) &</sup>quot;Письма Н. В. Гоголя", т. II, стр. 157.
 3) Н. Котляревскій, "Н. В. Гоголь", стр. 167.

### XXXVII

суетность и всю фальшь своихъ успъховъ и пойметъ, что гонялся за призракомъ. Онъ убъдится, что "слава не можетъ дать наслажденія тому, кто укралъ ее, а не заслужилъ: она производитъ постоянный трепетъ только въ достойномъ ея ... Напрасно также будетъ искать онъ утъшенія и услажденія въ деньгахъ. Рано или поздно наступитъ пресыщеніе, и онъ съ ужасомъ уразумъетъ, что на преходящія, эфемерныя блага онъ промѣнялъ высшій удѣлъ, на который когда-то имѣлъ право, удълъ, сулившій ему величайшее счастье, можно сказать, блатворчества. Въ искусствѣ художникъ душевное успокоеніе, внутренній миръ, и въ его созданіяхъ примирены противоръчія жизни, стерта ея грязь и пошлость, просвътлены всъ ея темныя стороны. Искусствомъ человъчество примиряется съ самимъ собою и съ Но для того, чтобы искусство могло выполнить эту миссію, оно должно быть "истиннымъ" искусствомъ, свободнымъ отъ всъхъ соблазновъ, отъ всякой корысти, суеты не вовлекаться въ сутолоку страстей и борьбы. Оно, по самой природъ своей, не отъ міра сего, и когда его вовлекаютъ въ гущу жизни, оно принижается, искажается, становится "низкимъ" ремесломъ, а кромъ того, оно, изображая зло живо и натурально, какъ оно есть, какъ изображены глаза на фатальномъ портретъ ростовщика, только содъйствуетъ распространенію зла, отравляетъ души соблазномъ грѣха, разжигаетъ дьявольской прелестью изображенія дурныя страсти и порочныя наклонности. Давно извѣстна двойственная природа искусства: въ немъ небесное борется съ земнымъ, которое, въ чарующемъ художественномъ преображеніи, становится адскимъ. Вотъ именно все это "земное", гръховное, "адское" Гоголь вычеркиваетъ изъ сферы "истиннаго" искусства; художникъ въ ту минуту, когда онъ писалъ портретъ ростовщика и воспроизводилъ его дьявольскіе глаза, по мысли Гоголя, не былъ "истиннымъ" художникомъ: онъ не просвътилъ лица, не претворилъ исчадья ада въ высокое созданіе искусства, оставивъ это исчадье такимъ, какимъ оно было въ дъйствительности. Онъ переступилъ черезъ границу, отдъляющую искусство отъ жизни, и просто перенесъ ,,жизнь" на полотно: на портретъ глаза глядятъ *какъ живые, какъ слишкомъ живые,* какъ будто ростовщикъ не весь умеръ, словно частица его души продолжаетъ жить въ очахъ портрета. Гоголь думаетъ, что это не искусство, по крайней мъръ, не "истинное" искусство, о которомъ, въ концъ повъсти, тотъ же художникъ, ставшій монахомъ и искупающій свой грѣхъ подвижничествомъ и молитвой, говоритъ сыну сладующее: "Намекъ о божественномъ, небесномъ раъ



#### XXXVIII

заключенъ для человъка въ искусствъ, и по тому одному оно уже выше всего. И во сколько разъ торжественный покой выше всякаго волненія мірского; во сколько разъ твореніе выше разрушенія; во сколько разъ ангелъ одной только чистой невинностью свътлой души своей выше всъхъ несмътныхъ силъ и гордыхъ страстей сатаны, во столько разъ выше всего, что ни есть на свътъ, высокое созданіе искусства"...

Здъсь передъ нами своеобразное и, можно сказать, гиперболическое выраженіе того почти мистическаго воззрѣнія на искусство, которое въ тѣ времена (въ 30—40 гг.) раздѣлялось многими-у насъ и въ Западной. Европъ, въ особенности въ Германіи. Имъ увлекались и такіе умы, какъ, напр., Бълинскій (въ 30 гг.). Мимоходомъ отдалъ ему дань даже Пушкинъ... Принято было говорить: "святое искусство", и въ этомъ выраженіи, въ сущности, ничъмъ не оправдываемомъ, сказались очень старыя, архаическія понятія, давно вывътрившіяся и опошленныя, —понятія о поэтическомъ "вдохновеніи", какъ о наитіи божества, о поэтъ-какъ "въщемъ" "пророкъ", свыше вдохновленномъ, о художественномъ талантъ, какъ объ особомъ "даръ" божественнаго происхожденія и т. д. И вся эта старая, слегка подновленная минологія казалась чіть очень глубокимъ и возвышеннымъ. По счастью, второстепенные писатели постарались во-время опошлить это возэрѣніе...

У Гоголя оно, конечно, не опошливалось, а скорве пріобръло новый — психологическій — смыслъ, ставшій вопросомъ его личнаго сознанія. По основнымъ свойствамъ ума и характеру дарованія Гоголь быль и реалисть и романтикь; глубокій художникъ-психологъ, онъ былъ одинаково воспріимчивъ и чутокъ какъ ко всему, что въ душъ человъческой представляется яснымъ, понятнымъ, "реальнымъ", такъ и ко всему темному, загадочному въ ней, кажущемуся таинственнымъ, мистическимъ. Великій юмористъ и тонкій наблюдатель пошлой стороны души и жизни человъческой, онъ вмъстъ съ тъмъ былъ и великій лирикъ, въ душъ котораго слагались вдохновенные гимны въ то время, когда еще не сошла съ устъ саркастическая улыбка, и глаза еще искрились веселымъ или лукавымъ юморомъ. Въ его смѣхѣ было много веселости и много грусти. По своей душевной организаціи онъ былъ меланхоликъ и ипохондрикъ, но только таящій въ глубинъ души неисчерпаемый родникъ добродушнаго смъха и беззаботной шутки. Но всего значительнъе были противоръчія его ума: это былъ сильный, острый, проницательный, критическій умъ, и въ то же время это былъ умъ мистически-настроенный, обуреваемый суевърными страхами, неспособный освободиться отъ гнета традиціонныхъ по-



#### XXXIX

нятій. При огромной силѣ это былъ умъ темный и въ этой своей темнотѣ—пугливый...

Такая сложная и странная душевная организація являлась почвою, весьма благопріятною для прозябанія и болѣзненныхъ всходовъ тѣхъ мыслей и чувствъ, какія съ конца 30-хъ годовъ овладѣвали душою великаго писателя и которыя получили столь яркое выраженіе въ повѣсти "Портретъ".

Здѣсь тѣсно сплетены въ одинъ клубокъ всѣ мудреныя проблеммы, занимавшія Гоголя: проблемма искусства, его высокаго назначенія, его призванія, близкаго къ религіозному; проблемма зла, какъ порожденія "злого духа", дьявола, съ которымъ человѣкъ долженъ бороться не только моралью и религіей, но и искусствомъ; проблемма пошлости, которая рисуется какъ болотная тина человѣческой жизни, особливо благопріятная для распространенія зла, какъ своего рода дьявольское навожденіе или паутина, которою злой духъ опутываетъ людей; проблемма страстей, какъ порожденія той же "нечистой силы"; наконецъ, постоянно занимавшій Гоголя вопросъ о психологіи "русскаго человъка" съ ея неустойчивостью, столь благопріятною для тѣхъ же козней злого духа.

О проблемми искусства мы уже говорили. Къ сказанному нужно только добавить указаніе на тотъ смыслъ, какой чимъли—лично для Гоголя — слѣдующія слова художника-отшельника, обращенныя къ сыну: "У тебя есть талантъ; талантъ есть драгоцѣннѣйшій даръ Бога,—не губи его. Изслюдуй, изучай все, что ни видишь, покори все кисти; но во всемъ умъй находить внутреннюю мысль и пуще всего старайся постигнуть высокую тайну созданія. Блаженъ избранникъ, владъющій ею. Нътъ ему низкаго предмета въ природъ. Въ ничтожномъ художникъ-создатель такъ же великъ, какъ и въ великомъ; въ презрѣнномъ у него уже нѣтъ презрѣннаго, ибо сквозитъ невидимо сквозь него прекрасная душа создавшаго, и презрѣнное уже получило высокое выраженіе, ибо протекло сквозь чистилище его души... "Это личная исповъдь Гоголя, какъ великаго ,,комическаго писателя", призваннаго изображать Сквозниковъ-Дмухановскихъ, Добчинскихъ, Бобчинскихъ, Хлестаковыхъ, Чичиковыхъ, Маниловыхъ, Ноздревыхъ, Собакевичей и т. д. и т. д. Приведенныя слова говорятъ то же самое, что иначе выражено въ знаменитомъ мъстъ "Мертвыхъ душъ" (ч. I, гл. VII), гдъ говорится о судьбъ писателя, "дерзнувшаго вызвать наружу все, что ежеминутно передъ очами, и чего не зрятъ равнодушныя очи, всю страшную, потрясающую тину мелочей, окутавшихъ нашу жизнь, всю глубину холодныхъ, раздробленныхъ, повседневныхъ характеровъ, которыми кишитъ



наша земная, подчасъ горькая и скучная дорога, и, крѣпкою силою неумолимаго рѣзца, дерзнувшаго выставить ихъ выпукло и ярко на всенародныя очи..." Вспомнимъ еще: "...равно чудны стекла, озирающія солнцы и передающія движенія незамѣченныхъ насѣкомыхъ...", "...много нужно глубины душевной, дабы озарить картину, взятую изъ презрѣнной жизни, и возвести ее въ перлъ созданія...", "высокій восторженный смѣхъ достоинъ стать рядомъ съ высокимъ лирическимъ движеніемъ, и... цѣлая пропасть между нимъ и кривляніемъ балаганнаго скомороха..."

О проблеммть зла также была рачь выше. Укажу только, что здъсь, въ "Портретъ", она дана въ той мистически-суевърной формъ, въ какой она и представлялась уму Гоголя. И надо отдать справедливость великому поэту: то же самое суевъріе, которое въ его письмахъ звучитъ крайне банально и дико, здѣсь силою художественности представлено такъ, что можетъ заинтересовать человъка, свободнаго ото всъхъ суевърій. Для него демоническій ростовщикъ съ ужасными глазами (въ сущности, просто "восточный человѣкъ" въ халатѣ) явится удачнымъ символомъ идеи зла и живучести зла, а также и той мысли, что искусство, когда имъ злоупотребляютъ, можетъ служить орудіемъ зла, обольщая умы, развращая, потворствуя низменнымъ инстинктамъ и грубымъ страстямъ. Художественное творчество есть оружіе обоюдоострое и опасное, и люди издавна привыкли играть имъ. Аскеты всъхъ временъ были по своему правы, проклиная искусство, какъ исчадье дьявола. Гръхъ, какъ представленіе, какъ образъ, да еще художественный, гораздо соблазнительнъе гръха фактическаго, "натуральнаго". Искусство есть дъло глубоко жизненное; его объектъ-человъкъ и все человъческое; оттуда живое участье искусства во всѣхъ дѣлахъ человѣческихъ, во всякомъ добрѣ и злъ людскомъ; вмъстъ съ человъчествомъ оно тянется къ небу и ползаетъ въ грязи. Нътъ того высокаго идеала, который не былъ бы доступенъ искусству, и нътъ той гадости и мерзости, которыхъ бы искусство не могло изобразить. Исторія знаетъ, какъ усердно служило искусство и добру и злу. Весь вопросъ о призваніи и высшемъ назначеніи искусства сводится къ тому, чтобы найти въ немъ признаки закономърнаго стремленія сопротивляться злу и служить добру, становиться благою, движущею, освободительною силою, одною изъ тѣхъ, которыми человъчество постепенно переходитъ отъ мрака къ свъту, отъ варварства къ гуманности. Такіе признаки есть, и мы знаемъ тѣ пружины въ художественномъ творчествѣ, на дѣйствіи которыхъ и основана вся сумма духовныхъ благъ, какими чело-

въчество обязано искусству. Такими пружинами являются: симпатическое воображение, приводящее къ сочувствію людямъ, къ пониманію челов вка челов вкомъ; обобщающая сила художественных образовь, помогающая намъ разбираться въ путаницъ жизни, въ разнообразіи и сложности ея формъ и явленій; глубина психологическаго художественнаго анализа, раскрывающаго тайники души человъческой; чарующая сила лиризма, которымъ создается и укръпляется высокій строй души; художественный смъхъ, вскрывающій темныя стороны жизни и содъйствующій ихъ обнаруженію и борьбъ съ ними.

Художественный смъхъ и составлялъ главную силу Гоголя. Въ смягченной формъ онъ слышится и въ повъсти "Портретъ", гдъ не обойдена пошлая сторона жизни. Вспомнимъ мастерской разсказъ о томъ, какъ опошлился художникъ Чартковъ, и тъ мъста, гдъ онъ пишетъ портретъ великосвътской барышни. Вообще въ повъсти, при всемъ ея мрачномъ колоритъ, разбросано не мало юмористическихъ штриховъ, и чувствуется сдержанный, подавленный смѣхъ писателя, въ то время какъ онъ съ серьезной миной разсказываетъ "страшную" сказку.

А сказка, въ самомъ дълъ, вышла страшная. И самое страшное въ ней это-трагедія паденія Чарткова, трагедія его позднихъ сожалѣній и всепожирающей страсти, овладѣвшей его душою, -- зависти.

*Психологія "русскаго человтка"*, какъ она рисовалась Гоголю, отмъчена въ повъсти лишь мелькомъ, попутно. Напр.: "Чортъ побери! гадко на свътъ! — сказалъ онъ *съ чувствомъ* русскаго, у котораго дъла плохи... ". Или: "Тогда завидно рисовалась въ голодномъ его воображеніи участь богача-живописца; тогда пробъгала даже мысль, пробъгающая часто въ русской головъ, --- бросить все и закутить съ горя, на зло всему...".

Слабость сдерживающей воли, отсутствіе самообладанія и внутренней дисциплины, недостатокъ, по мысли Гоголя, обще свойственный "русскому человъку", положенъ въ основаніе психологіи Чарткова.

10.

Въ ряду повъстей Гоголя особое мъсто занимаютъ "3aписки сумасшедшаго" (написанныя въ 1834 г. и вошедшія "Арабески") и *"Шинель"*—одинъ изъ перловъ гоголевскаго творчества (задумана въ томъ же 1834 г., но написана позже, въ 1839—1842 гг.). Эти два произведенія сближаются и по сюжету и по гуманной идеъ, положенной въ ихъ основаніе.



Среда крупныхъ и мелкихъ чиновниковъ, къ которой Гоголь имълъ возможность присмотръться во время своей недолгой службы въ петербургскихъ департаментахъ, не возбуждала въ немъ сочувствія. Онъ относился къ этимъ "пишущимъ господамъ" съ нескрываемымъ презрѣніемъ. Въ VII главъ I части "Мертвыхъ душъ", гдъ разсказывается, какъ Чичиковъ въ сопровожденіи Манилова отправился въ палату для совершенія купчей, Гоголь не щадитъ сарказмовъ по адресу чиновниковъ: "Изъ оконъ второго и третьяго этажа высовывались неподкупныя головы жрецовъ Өемиды и въ ту-жъ минуту прятались опять: въроятно, въ то время входилъ въ комнату начальникъ... Слъдовало бы описать канцелярскія комнаты, но авторъ питаетъ сильную робость ко всѣмъ присутственнымъ мъстамъ. Если и случалось ему проходить даже въ блистательномъ и облагороженномъ видъ, съ лакированными полами и столами, онъ старался пробъжать можно скоръе, смиренно опустивъ и потупивъ глаза въ землю, а потому совершенно не знаетъ, какъ тамъ все благоденствуетъ и процвътаетъ. Герои наши 1) видъли много бумаги, и черновой и бѣловой, наклонившіяся головы, широкіе затылки, фраки, сюртуки губернскаго покроя и даже просто какую-то свътло-сърую куртку, отдълившуюся весьма ръзко, которая, своротивъ голову на бокъ и положивъ ее почти на самую бумагу, выписывала бойко и замашисто какой-нибудь протоколъ объ оттяганіи земли или опискъ имънія, захваченнаго какимънибудь мирнымъ помъщикомъ, покойно доживающимъ въкъ свой подъ судомъ, нажившимъ себъ и дътей и внуковъ подъ его покровомъ, да слышались урывками короткія выраженія, произносимыя хриплымъ голосомъ: "Одолжите, Өедосъй Өедосѣевичъ, дѣльце за № 368!\*—"Вы всегда куда-нибудь затаскаете пробку съ казенной чернильницы! Иногда голосъ болъе величавый, безъ сомнънія одного изъ начальниковъ, раздавался повелительно: "На перепиши! а не то снимутъ сапоги, и просидишь ты у меня шесть сутокъ, не выши".—Шумъ отъ перьевъ былъ большой и походилъ на то, какъ будто бы нѣсколько телъгъ съ хворостомъ проъзжали лъсъ, заваленный на четверть аршина изсохшими листьями"... Дальше слъдуетъ великолъпная сцена разговоровъ Чичикова съ чиновниками, изъ ряда которыхъ выдъляется колоритная фигура Ивана Антоновича — "кувшинное рыло"...

Прочтемъ еще изъ главы III-й: "Положимъ, напр., существуетъ канцелярія—не здѣсь, а въ тридевятомъ государствѣ,



<sup>1)</sup> Чичиковъ и Маниловъ.

Слъдуетъ вспомнить здъсь и то мъсто въ 1-й главъ ІІ-й части "Мертвыхъ душъ", гдъ говорится о разочарованіи Тентетникова въ возможности приносить пользу отечеству на службъ въ департаментахъ. Тентетниковъ былъ одушевленъ лучшими намъреніями и мечталъ о славномъ поприщъ на государственной службъ. Но скоро убъдился, что безъ протекціи нельзя получить даже маленькаго мъста, и ему объяснили, что добрыя намъренія, образованность, умъ и пр. —все это ни къ чему, а главное дъло-хорошій почеркъ, безъ чего "не попадешь ни въ министры, ни въ государственные люди". Наконецъ, послѣ долгихъ мытарствъ, онъ опредѣлился, благодаря связямъ дядюшки, "въ какой-то департаментъ". Тутъ мы читаемъ слъдующее: "Когда ввели его въ великолъпный свътзалъ, СЪ паркетами и письменными лакированными столами, походившій на то, какъ бы засѣдали здѣсь первые вельможи государства, трактовавшіе о судьбѣ всего государства, и увидалъ онъ легіоны красивыхъ пишущихъ господъ, шумъвшихъ перьями и склонившихъ голову на бокъ, и посадили его самого за столъ, предложа тутъ же переписать какую-то бумагу, какъ нарочно нъсколько мелкаго содержанія (переписка шла о трехъ рубляхъ, производившаяся полгода), необыкновенно странное чувство проникнуло неопытнаго юношу: сидъвшіе вокругъ него господа показались ему такъ похожими на учениковъ! Къ довершенію сходства, иные изънихъчитали глупый романъ, засунувъ его въ большіе листы разбираемаго дѣла, какъ бы занимались самымъ дѣломъ, и въ то же время вздрагивая при всякомъ появленіи начальника..."

Разочарованіе Тентетникова отчасти воспроизводитъ личныя переживанія Гоголя, также мечтавшаго о служеніи государству именно на судебномъ поприщъ. Идея правосудія одушевляла Гоголя, когда онъ отправлялся въ Петербургъ искать мѣста, какъ это видно изъ "Авторской исповѣди" и изъ пи-¹). Потолкавшись въ департаментахъ и канцеляріяхъ, онъ быстро набрался тѣхъ впечатлѣній, которыя потомъ легли въ основаніе вышеприведенныхъ саркастическихъ изображеній "департаментовъ" и нашей "неподкупной" дореформенной "Өемиды". Но тутъ же зоркій глазъ художника усмотрълъ и нъдругое. Въ толпъ "пишущихъ господъ" попадалась на глаза жалкая фигура маленькаго чиновника, получающаго гроши, робкаго, забитаго, трепещущаго передъ начальствомъ и передъ своими же товарищами по службѣ, для которыхъ онъ служитъ въчною мишенью насмъшекъ и дешеваго, но злого остроумія. Такой затравленный, обиженный людьми и судьбою бъднякъ—необходимая принадлежность "департаментовъ" и канцелярій, и его присутствіе тутъ сразу превращаетъ комическую картину въ трагедію. Бѣднякъ, вовсе не лишенный добрыхъ качествъ и чувства собственнаго достоинства, но задавленный нуждою и жестокосердіемъ людей, много лътъ тянетъ лямку мелкой канцелярской сошки и такъ свыкся съ своей незавидной долей, что, казалось, онъ "такъ и родился на свътъ уже совершенно готовымъ, въ вицмундиръ и съ лысиной на головъ... – "Когда и въ какое время онъ поступилъ въ департаментъ и кто опредълилъ его, этого никто не могъ припомнить. Сколько не перемънялось директоровъ и всякихъ начальниковъ, его видъли всегда на одномъ и томъ же мътомъ же положеніи, въ той же самой должности, тъмъ же чиновникомъ для письма... —Это "письмо", т.-е. переписка бумагъ, стало для него дъломъ жизни, съ которымъ онъ сроднился такъ, что "внъ переписыванія, казалось, для него ничего не существовало... "--- Имъ помыкали, глумились надъ нимъ, никто не пожалълъ бъдняка "по человъчеству". Пожалълъ его только великій художникъ, показавшій, что имя такимъ бъднякамъ---легіонъ, и обобщившій этотъ легіонъ въ типѣ Акакія Акакіевича, изображенію души, печальной жизни и участи котораго онъ и посвятилъ великолъпную повъсть "Шинель", и это былъ благородный, великолъпный починъ той гуманной проповѣди въ защиту "униженныхъ и



См., напр., письмо къ Косяровскому (1827 г.) "Письма Н. В. Гоголя", т. 1, стр. 89 и сл.

оскорбленныхъ", которая потомъ составила одну изъ славныхъ страницъ исторіи русской литературы. Прямымъ продолжателемъ Гоголя въ этомъ добромъ дълъ явился Достоевскій, въ ранній періодъ его "жестокаго" творчества, которое тогда еще было не столько жестокимъ, сколько сентиментальнымъ. У Гоголя нътъ и тъни ни жестокости, ни сентиментальности, а есть глубокое гуманное чувство жалости и состраданія, которымъ проникнута вся повъсть, и которое съ особой силой сказалось въ слъдующихъ простыхъ и трогательныхъ словахъ: "Только если ужъ слишкомъ была невыносима шутка, когда толкали его подъ руку, мъщая заниматься своимъ дъломъ, онъ произносилъ: "Оставьте меня! Зачѣмъ вы меня обижаете?" И что-то странное заключалось въ словахъ и въ голосъ, съ какимъ они были произнесены. Въ немъ слышалось что-то такое, преклоняющее на жалость, что одинъ молодой человъкъ, недавно опредълившійся, который, по примъру другихъ, позволиль было себь посмъяться надъ нимъ, вдругъ остановился, какъ будто пронзенный, и съ тъхъ поръ какъ будто все перемънилось передъ нимъ и показалось въ другомъ видъ. Какая-то неестественная сила оттолкнула его отъ товарищей, съ которыми онъ познакомился, принявъ ихъ за приличныхъ, свътскихъ людей. И долго потомъ, среди самыхъ веселыхъ минутъ, представлялся ему низенькій чиновникъ съ лысинкою на лбу, съ своими проникающими словами: "Оставьте меня! Зачъмъ вы меня обижаете? "-И въ этихъ проникающихъ словахъ звенъли другія слова: "я братъ твой". И закрывалъ себя рукою бъдный молодой человъкъ, и много разъ содрогался онъ потомъ на въку своемъ, видя, какъ много въ человъкъ безчеловъчья, какъ много скрыто свиръпой грубости въ утонченной, образованной свътскости и, Воже! даже въ томъ человъкъ, котораго свътъ признаетъ благороднымъ и честнымъ... "

Повъсть удивительно выдержана, съ начала до конца, въ тонъ горькаго смъха и затаенной скорби, смъшанной съ уничтожающими сарказмами. Вспомнимъ ѣдкое начало повѣсти, гдъ идетъ ръчь объ "одномъ департаментъ", и далъе то мъсто, гдъ выводится на сцену "одно значительное лицо..."

Гуманная идея и глубокая скорбь, составлявшія основу творчества Гоголя-сатирика, вышли здъсь наружу и получили отчетливое и задушевное выраженіе, исполненное силы и простоты.

Мысль о попранномъ человъческомъ достоинствъ играла видную роль въ составъ идей, одушевлявшихъ великаго писателя. Глубокій художникъ-психологъ, онъ понималъ, что, смо-



тря по человъку, чувство своего человъческаго достоинства, попираемаго судьбой, нищетой, людьми, холодомъ жизни, можетъ иной разъ зашевелиться, взбудоражиться и найти себъ выходъ-въ мечтъ, въ игръ воображенія. Маленькій забитый человъкъ, мелкая сошка, легко поддается обольщенію грезъо возможныхъ и невозможныхъ удачахъ, о счастливомъ случаѣ, который вдругъ выведетъ его изъ нищеты и тьмы къ богатству, къ свъту, къ счастію. Онъ тъшится фантазіями на тему о томъ, что-чъмъ чортъ не шутитъ-вдругъ онъ выйдетъ въ люди, сдѣлается важнымъ лицомъ, передъ которымъ будутъ трепетать другіе, — начальникомъ отдѣленія, директоромъ департамента, министромъ! Или-чѣмъ чортъ не титъ---вдругъ окажется, что онъ неузнанный принцъ крови... И когда "истина" обнаружится, забавно будетъ видъть, какъ вытянутся физіономіи тахъ, которые помыкали имъ...

Такія фантазіи неръдко разръшаются либо смъшной хлестаковщиной, либо трагедіей психоза, извѣстнаго подъ названіемъ "маніи величія".

Послѣдній исходъ воспроизведенъ въ "Запискахъ сумасшедшаго".

Начальникъ отдъленія говоритъ Поприщину, который вздумалъ "волочиться" за директорскою дочерью: "Ну, посмотри на себя, подумай только, что ты! Вѣдь ты нуль... "---Но Поприщинъ никакъ не можетъ примириться съ этой самоочевидной истиной. Противъ нея у него имъются очень въскіе аргументы: во-первыхъ, онъ  $\partial sopянинъ$ , а дворянству открыты всъ пути къ возвышенію, —и Поприщинъ съ горделивымъ сознаніемъ своего прирожденнаго дворянскаго достоинства взираетъ на людей низшаго званія и состоянія; онъ даже убѣжденъ, что "правильно писать можетъ только дворянинъ"; вовторыхъ, онъ состоитъ на государственной службъ, ему всего 42 года, и въдь бывали же случаи, что изъ мелкихъ чиновниковъ, даже не дворянскаго происхожденія, выходили... государственные люди, и чъмъ онъ, Поприщинъ, хуже другихъ? Почему и съ нимъ не можетъ случиться такой казусъ? И онъ думаетъ: "Отчего я титулярный совътникъ? Можетъ-быть, совсѣмъ титулярный совътникъ, и съ какой стати не совътникъ? титулярный Можетъ-быть, Я какой-нибудь графъ или генералъ, а только такъ кажусь титулярнымъ совътникомъ? Можетъ-быть, я самъ еще не я таковъ. Въдь сколько примъровъ по исторіи: какой-нибудь простой, не то уже, чтобы дворянинъ, а просто какой-нибудь мъщанинъ или даже крестьянинъ, —и вдругъ открывается, что онъ какой-нибудь вельможа или баронъ, или какъ его... Когда изъ мужика да иногда выходитъ этакое, что же изъ дворянина можетъ выйти?..."

Въ дореформенное время, когда такъ кръпки были сословныя перегородки и сословные предразсудки, не нужно было непремънно лишиться разума, чтобы разсуждать и фантазировать такъ, какъ это дълаетъ Поприщинъ. И если бы выше не было указаній, уличающихъ его въ безуміи (разговоры и письма собакъ), то приведенное "разсужденіе" могло бы сойти просто за "нормальный" бредъ человѣка, одержимаго страстью честолюбія. Но это уже готовая психологическая почва, на которой, при извъстныхъ патологическихъ условіяхъ, наприм., при прогрессивномъ параличъ, возникаетъ психозъ съ опредъленнымъ характеромъ и направленіемъ бредовыхъ идей. Взрывъ безумія подготовлялся медленно, и было что-то "логическое или, по крайней мъръ, психологически оправдываемое въ этомъ подготовительномъ процессъ: суть дъла въ томъ, что человъкомъ овладъло властное стремленіе во что бы то ни стало перестать быть "нулемъ" и уничтожить въ себъ "титулярнаго совътника". Люди легко свыкаются и примиряются съ своею участью, но всякой душѣ человѣческой доступно чувство горечи при сознаніи, что "я—нуль, я—ничтожество, и мой удѣлъ-пресмыкаться и тянуть лямку низшей ступени общественной лѣстницы". Это чувство огромномъ большинствъ случаевъ быстро заглушается повседневными заботами, насущными нуждами, отвлекающими человъка отъ всякихъ фантазій, сознаніемъ ихъ безплодности, ихъ нелъпости. Но иной разъ обольщение мечты беретъ верхъ надъ "трезвой правдой" жизни. Къ тому же человъкъ суевъренъ и легко поддается фаталистической надеждъ, что, напр., онъ можетъ выиграть 200.000 рублей или "вдругъ" какъ-нибудь "выйти въ люди". Есть натуры, особливо склонныя върить въ "случай", въ "судьбу", въ неожиданное, въ удачу. И тутъ открывается необозримое поле для гаданій, для учета "возможностей", для самоуслажденія построеніемъ воздушныхъ замковъ. И если дъло зашло слишкомъ далеко, трагическій исходъ, въ той или иной формъ, неизбъженъ; тутъ и нравственныя паденія, и преступленія, и самоубійства, — тутъ, наконецъ, при наличности патологическихъ данныхъ, психозъ маніи величія и потеря разсудка.

Мы знаемъ, чѣмъ кончилъ Поприщинъ. Сперва онъ фантазировалъ и бредилъ, не слишкомъ явно нарушая логическій законъ "достаточнаго основанія", и шагъ за шагомъ дошелъ до его нарушенія; поворотный пунктъ къ его нарушенію обозначенъ заключительными фразами записи подъ 3 декабря:



#### XLVIII

"Да развъ я не могу быть сію же минуту пожалованъ генералъ-губернаторомъ, или интендантомъ, или тамъ другимъ какимъ-нибудь? Мнѣ бы хотѣлось знать, отчего я—титулярный совътникъ? Почему именно титулярный совътникъ?"

Въ этомъ весь вопросъ. Дъло ясно: нужно вытравить титулярнаго совътника. Нужно добиться полной очевидности, что титулярный совътникъ—это ошибка, обманъ, миражъ. Но какъ убъдиться въ этомъ?

Вотъ тутъ-то и подвернулись кстати газетныя въсти изъ Испаніи. "Странныя дізла дізлаются въ Испаніи". "Престоль упраздненъ", нътъ короля... Вмъсто короля какая-то донна. Но это вздоръ: "Не можетъ взойти донна на престолъ, никакъ не можетъ". "Государство не можетъ быть безъ короля"... Гдѣ же король? Гдѣ онъ скрывается? Декабря 8-го онъ все разсуждаетъ объ испанскихъ дълахъ, которыя бередятъ его больной мозгъ, суля какое-то неожиданное ръшеніе вопроса о томъ, почему онъ-титулярный совътникъ, и нътъ ли здъсь обмана. "Большею частью лежалъ на кровати и разсуждалъ о дѣлахъ Испаніи".

Наконецъ, блеснула геніальная догадка, и вопросъ былъ ръшенъ. Все уяснилось, все упразднилось, титулярный совътникъ изчезъ, и все прошлое провалилось въ какую-то бездну. Послъ 8-го декабря наступило сразу 43 апръля 2000 года — "день величайшаго торжества": "Въ Испаніи есть король. Онъ отыскался. Этотъ король—я. Именно только сегодня объ этомъ узналъ я. Признаюсь, меня какъ будто молніей освътило. Я не понимаю, какъ я могъ думать и воображать себъ, что ятитулярный совътникъ. Какъ могла взойти мнъ въ голову эта сумасбродная, сумасшедшая мысль? Хорошо, что еще не догадался никто посадить меня тогда въ сумасшедшій домъ. Теперь предо мною все открыто. Теперь я вижу все, какъ на ладони... "

Слъдуютъ великолъпныя страницы описанія бреда Поприщина, съ выдержанною логикою сумасшествія и вторженіемъ постороннихъ безумныхъ идей, вспыхивающихъ моментально и неожиданно среди звеньевъ основной бредовой идеи ("мысли приносятся вътромъ со стороны Каспійскаго моря", "луна дълается въ Гамбургъ", "у всякаго пътуха есть Испанія" и пр.). И все кончается потрясающимъ воплемъ: "Нътъ, я больше не имъю силъ терпъть. Боже! Что они дълаютъ со мною! Они льютъ мнъ на голову холодную воду!.. Спасите меня! Возьмите меня! Дайте мнъ тройку быстрыхъ, какъ вихорь, коней! Садись, мой ямщикъ, звени, мой колокольчикъ, взвейтеся, кони, и несите меня съ этого свъта!.. "



#### **XLIX**

11.

Разсмотрѣнныя нами произведенія Гоголя показываютъ намъ, между прочимъ, какъ онъ переходилъ от романтизма къ реализму. Вмъстъ съ тъмъ мы видимъ здъсь, что романтическіе элементы въ творчествъ Гоголя, отступая на второй планъ, все-таки давали себя чувствовать. Отъ времени до времени они выходили наружу, вступая въ свои права. Такъ это въ повъсти "Портретъ" и въ отрывкъ "Римъ" (или "Аннунціата"), написанномъ въ Римѣ въ 1839 г. (напечатанъ впервые въ "Москвитянинъ" 1842 г.). Этотъ отрывокъ представляетъ собою начало повъсти изъ итальянской жизни. Герой, молодой князь, отпрыскъ старой итальянской аристократической фамиліи, получившій образованіе въ Парижѣ, гдѣ онъ увлекался показной стороною современной цивилизаціи, постепенно разочаровывается въ ней. По возвращеніи на родину онъ подчиняется обаянію итальянскихъ впечатлѣній, преданій старины, искусства и превращается въ патріота-романтика, ищущаго идеала въ прошломъ, смотрящаго не впередъ, а назадъ, какъ у насъ дѣлали это славянофилы. Гоголь не былъ славянофиломъ (несмотря на дружбу съ Аксаковыми, съ Шевыревымъ и др.), но въ отношеніи къ Италіи, которую онъ такъ любилъ, онъ вполнъ раздълялъ эту романтическую точку зрѣнія на вещи, эту идеализацію прошлаго, противопоставляемаго суетъ и порчъ новой цивилизаціи. Въ Италіи тогда не было недостатка въ такихъ патріотахъ-романтикахъ. Герой повъсти-одинъ изъ нихъ, и въ то же время онъ выразитель настроенія и взглядовъ самого Гоголя, неоднократно выраженныхъ въ его письмахъ. Мастерское изображеніе восторженнаго настроенія молодого князя, которому его родина предстала въ обаяніи прошлаго величія, даетъ намъ ключъ къ пониманію историческаго романтизма Гоголя. Мы убъждаемся въ томъ, что этотъ романтизмъ не былъ у него послѣдовательнымъ историческимъ воззрѣніемъ, какъ это было у славянофиловъ и у нѣмецкихъ романтиковъ; Гоголь вовсе не раздѣлялъ доктрины, принципіально отрицавшей новую цивилизацію, и вытекающихъ оттуда мечтаній о возврать къ прошлому, къ средневъковымъ устоямъ и формамъ жизни. Гоголь былъ романтикомъ не вообще, а только въ отношеніи къ Италіи (да отчасти — условно — въ отношеніи къ родной ему Малороссіи), къ прошлому другихъ странъ онъ не относился романтически, -всего менће къ прошлому Россіи. Онъ былъ итальянскимъ романтикомъ потому, что, подобно молодому князю, "былъ пораженъ величіемъ и блескомъ минувшей эпохи Италіи". Про-

Digitized by Google

чтемъ слѣдующее: "Его 1) изумляло быстрое разнообразное развитіе человъка на такомъ тъсномъ углу земли, такимъ сильнымъ движеніемъ всѣхъ силъ. Онъ видѣлъ, какъ здѣсь кипѣлъ человъкъ, какъ каждый городъ говорилъ своею ръчью, какъ у каждаго города были цълые томы исторіи, какъ разомъ возникли здъсь всъ образы и виды гражданства и правленій: волнующіяся республики сильныхъ, непокорныхъ характеровъ и полновластные деспоты среди нихъ; цълый городъ царственныхъ купцовъ, окутанный сокровенными правительственными нитями, подъ призракомъ единой власти дожа; призванные чужеземцы среди туземцевъ; сильные напоры и отпоры въ нѣдрѣ незначительнаго городка; почти сказочный блескъ герцоговъ и монарховъ крохотныхъ земель; меценаты, покровители и гонители; цълый рядъ великихъ людей, столкнувшихся въ одно и то же время; лира, циркуль, мечъ и палитра; храмы, воздвигавшіеся среди браней и волненій; вражда, кровавая месть, великодушныя черты и кучи романическихъ происществій частной жизни среди политическаго, общественнаго вихря и чудная связь между ними; такое изумляющее раскрытіе всъхъ сторонъ жизни политической и частной, такое пробужденіе въ столь тъсномъ объемъ всъхъ элементовъ человъка, совершившихся въ другихъ мѣстахъ только частями и на большихъ пространствахъ!.. "

Итакъ, Гоголя привлекала въ прошломъ Италіи картина полноты, интенсивности, богатства жизни со всѣмъ добромъ и зломъ ея, картина движенія, борьбы, неустанной работы мысли, творческой дѣятельности, картина, представлявшая поразительный контрастъ съ современнымъ положеніемъ вещей въ этой странѣ: "И все это исчезло и прошло вдругъ, все застыло, какъ погаснувшая лава, и выброшено даже изъ памяти Европою, какъ старый ненужный хламъ…"

Гоголь любовался оживленной картиной "славнаго" прошлаго Италіи какъ художникъ, и было въ этомъ любованіи что-то артистическое, какъ было оно въ его художническомъ созерцаніи запорожской старины. И не приходило ему въ голову, что все это только кажется такъ "красиво", такъ живописно на разстояніи; что историческія созерцанія подобны театральнымъ зрѣлищамъ, гдѣ такъ "красиво" убиваютъ, умираютъ, гдѣ грязь и кровь только искусная бутафорія. Не приходило ему въ голову, что, перенесись онъ туда въ эту кровавую эпоху вѣчныхъ войнъ, вѣчныхъ распрей и игры дикихъ страстей, въ эпоху Медичисовъ, венеціанскихъ дожей, коварныхъ папъ, из-



<sup>1)</sup> Героя повъсти, а вмъстъ съ нимъ и нашего Гоголя.

верговъ Борджія, кровожадныхъ деспотовъ, развратныхъ художниковъ, писавшихъ идеальныхъ Мадоннъ и въ то же время предававшихся самымъ грязнымъ порокамъ, — перенесись онъ, Н. В. Гоголь, туда, что бы стало съ его сложной, болъзненноотзывчивой душой, съ его нервами, не выдерживавшими диссонансовъ жизни, съ его чуткой совъстью и пугливой мыслью, съ его боязнью зла, гръха и страстей? Нътъ сомнънія, онъ пришелъ бы въ ужасъ и бъжалъ бы отъ этой "полноты" жизни въ тихій монастырь, въ уединенную обитель, гдъ въ слезахъ, молитвахъ и покаяніяхъ за чужіе грѣхи и преступленія и за воображаемыя свои прегръшенія его душа изошла бы страхомъ дьявола, движущаго всъми этими папами, деспотами, кондотьери, дожами, нечестивыми художниками и писателями гръховныхъ новеллъ; изошла бы ужасомъ загробныхъ возмездій, скорбью земной юдоли и тоскою по небесной родинъ...

Но такія мысли не приходили въ голову, и онъ продолжалъ эстетически любоваться оживленной, красочной, яркой жизнью старой Италіи, и былъ "итальянскимъ романтикомъ". Этотъ родъ романтизма отнюдь не обязываетъ человъка быть непремѣнно романтикомъ всегда и вездѣ. Если въ прошломъ другихъ народовъ онъ не видитъ такого богатства жизни, такого оживленія, движенія, красокъ, — онъ и не будетъ склоненъ къ идеализаціи этого прошлаго, и въ данномъ случаъ будетъ смотръть больше впередъ, чъмъ назадъ. А если въ прошломъ какой-либо страны, хотя бы это было его отечество, онъ не найдетъ никакой полноты жизни, никакого движенія, никакихъ заманчивыхъ зрълищъ, — ничего яркаго, сильнаго, красочнаго и "красиваго", то тутъ онъ совсъмъ не будетъ романтикомъ ни въ смыслъ историческаго, ни въ смыслъ художественнаго романтизма. Онъ окажется здъсь послъдовательнымъ реалистомъ и въ своемъ историческомъ воззрѣніи, и въ своемъ художественномъ творчествъ.

Гоголю стоило только обратиться къ "Руси", которую онъ такъ долго и пристально созерцалъ изъ "прекраснаго далека", чтобы сразу романтическая чешуя спала съ его глазъ, и чтобы онъ увидалъ вещи въ ясномъ и холодномъ свътъ трезваго реализма. Это освъщеніе "Руси" и дано въ величайшемъ его твореніи, въ "поэмъ" "Мертвыя души", которую онъ обрабатывалъ именно въ Италіи, въ Римъ, гдъ ему съ исключительною силою и живостью чувствовался поразительный контрастъ между живописною, ярко-красочной, поэтическою Италіей, столь легко поддающеюся романтическому освъщенію и идеализаціи, и нашей сърою, унылою Русью, не подлежащею ни тому, ни другому.

Но еще гораздо раньше пробудился художественный реализмъ Гоголя въ отношеніи къ "Руси" въ тѣхъ его произведеніяхъ, которыя возникли изъ "созерцанія" Руси не изъ "прекраснаго далека", не изъ Рима, а изъ непрекраснаго, но весьма пригоднаго служить такимъ обсерваціоннымъ пунктомъ города С.-Петербурга. Плодомъ этихъ-то "созерцаній" и явились драматическія произведенія Гоголя, его пьесы "Женитьба", "Игроки", "Ревизоръ".

Въ противоположность большинству его эпическихъ произведеній этой эпохи, отъ "Вечеровъ на хуторъ" до "Невскаго проспекта" и "Портрета", здѣсь нѣтъ и тѣни какого бы то ни было романтизма. Здѣсь все законченный, послѣдовательный реализмъ воззрѣнія и изображенія.

12.

Первый драматическій опытъ Гоголя относится еще къ 1832 году. Это былъ замыселъ пьесы "Владиміръ 3-й степени". Наброски ея были вскоръ уничтожены Гоголемъ; остались отдъльныя сцены, которыя потомъ были переработаны и изданы подъ названіями: "Утро дълового человъка", "Тяжба", "Лакейская" и "Отрывокъ". Самъ Гоголь назвалъ эти вещи "лоскутками истраченной пьесы". Пьеса была "истрачена" по той причинъ, что Гоголь сомнъвался въ возможности провести ее на сцену: это былъ замыселъ серьезной общественной сатиры,--тутъ, повидимому, былъ выведенъ чиновный міръ и изобличались судебные непорядки того времени. Бросивъ это дѣло, Гоголь пишетъ (1833 г.) "Женитьбу", а вслѣдъ затѣмъ (1834 г.) принимается за "Ревизора". Позже были написаны "Игроки" и тъ сцены, которыя можно назвать "послъсловіями" къ "Ревизору" — "Театральный разъпздъ", "Развязка Ревизора" и "Дополненіе" къ ней.

Изо всъхъ пьесъ Гоголя первое мъсто принадлежитъ, конечно, "Ревизору". Огромное общественное значеніе этой геніальной комедіи достаточно изв'єстно. Вполн'є выяснены также ея высокія художественныя достоинства: яркая типичность образовъ, рѣзкая опредѣленность характеровъ, выдержанныхъ во всъхъ мелочахъ, мастерское развитіе дъйствія, неподдъльный комизмъ, вытекающій не только изъ создавшагося положенія, но изъ самой сути выведенныхъ лицъ. Меньше вниманія удъляла критика оцънкъ другой стороны, хотя самъ Гоголь далъ весьма опредъленныя указанія на нее. Это именно



русскій національный характерз важнъйших влиць, и прежде всего—Хлестакова. Мы уже знаемъ, какъ интересовался Гоголь психологіей русскаго человтка, какъ такового, русскаго *человъка всъхъ званій и состояній*", слѣдов., независимо отъ тъхъ особенностей, источникомъ которыхъ являются ближайшая среда, семья, воспитаніе и т. д. Наблюдая чиновника, помъщика, купца, мъщанина, лакея, мужика, Гоголь старался разглядъть въ каждомъ изъ нихъ прежде всего коренныя русскія черты и, выдвигая ихъ впередъ, превращаль бытовые *типы въ національные*. И выходило такъ, что лица "Ревизора" и "Мертвыхъ душъ" изображали не только "искаженіе" "русской природы" (какъ выражался Гоголь), которое объясняется условіями времени, грубостью нравовъ, дореформенными порядками, отсутствіемъ просвъщенія, но и болье важное и стойкое "искривленіе" русской національной "физіономіи", переживающее условія времени, сміну "порядкови", наблюдающееся, хотя бы въ смягченномъ видь, и при новыхъ условіяхъ жизни, среди новыхъ, облагороженныхъ нравовъ, при всъхъ возможныхъ успъхахъ просвъщенія... Оттуда прочность, постоянство гоголевскихъ типовъ этого рода: Хлестаковы, Ноздревы, Собакевичи, Чичиковы, Маниловы здравствуютъ и понынъ, благополучно переживъ всѣ перемѣны, какія были у насъ, всѣ реформы и всъ реакціи, и встръчаются во всъхъ "званіяхъ и состояніяхъ", во всъхъ слояхъ общества и во всъхъ партіяхъ...

Эти типы можно назвать "общерусскими національными munamu". Ихъ рядъ открывается великол $\pm$ пною фигурою Xneстакова, въ которой выведено наружу то, что въ большей или меньшей мъръ, скрыто или явно, найдется у многихъ изъ насъ, часто заслоненное или обезвреженное другими чертами, но неръдко выступающее съ большей или меньшей отчетливостью. Вотъ послушаемъ, что говоритъ объ этомъ самъ Гоголь (въ извъстномъ "отрывкъ изъ письма" 1841 г., напечатанномъ вмъстъ съ другими "Приложеніями къ Ревизору"): "... это лицо (Хлестаковъ) должно быть типомъ многаго, разбросаннаго въ разныхъ русскихъ характерахъ, но которое здъсь соединилось случайно въ одномъ лицъ, какъ весьма часто попадается и въ натуръ. Всякій хоть на минуту, если не на нъсколько минутъ, дълался или дълается Хлестаковымъ, но, натурально, въ этомъ не хочетъ только признаться; онъ любитъ даже и посмъяться надъ этимъ фактомъ, но только, конечно, въ кожъ другого, а не въ собственной. И ловкій гвардейскій офицеръ окажется иногда Хлестаковымъ, и государственный мужъ окажется иногда Хлестаковымъ, и нашъ братъ, грішный литераторъ, окажется подчасъ Хлестаковымъ. Словомъ, ръдко кто имъ не бу-



детъ хоть разъ въ жизни; дѣло только въ томъ, что вслѣдъ за тъмъ очень ловко повернется, и какъ будто бы и не онъ".

Я бы сказалъ такъ: у насъ найдется не мало лицъ, поразительно напоминающихъ гоголевскаго Ивана Александровича, который съ Пушкинымъ "на ты" и написалъ "Юрія Милославскаго"; но, вообще говоря, мы не Хлестаковы: мы только носимъ въ своей русской душѣ малую толику "хлестаковщины" разнаго рода... Носилъ въ себъ таковую, и, повидимому, малую, и самъ Гоголь, столь склонный къ "выдумкамъ", мистификаціямъ и симуляціямъ, какія въ изобиліи встрѣчаются въ его письмахъ. Эта черта засвидътельствована современниками, близко знавшими великаго писателя и искренно къ нему расположенными. С. Т. Аксаковъ писалъ въ своихъ воспоминаніяхъ ("Исторія моего знакомства съ Гоголемъ"), что "Гоголь былъ не лгунъ, а выдумщикъ", и что ему ничего не стоило сочинить какую-нибудь небылицу, чтобы только отвязаться отъ докучныхъ вопросовъ. По свидътельству того же С. Т. Аксакова, Гоголь возводилъ это въ принципъ, доказывая, что нътъ надобности всегда говорить правду... Само собой разумъется, что это не простое вранье, это лишь вынужденная подстановка "выдумки" на мъсто фактической правды, при чемъ выдумка могла имъть свое оправданіе, могла сбиваться на психологическую или даже моральную правду: того, о чемъ говоритъ человъкъ, фактически не было, но если бы оно было, то положеніе много выиграло бы въ своей внутренней логикъ, оно было бы понятнъе, правдивъе. Кто здъсь, собственно, солгалъ? Дъйствительность или человъкъ? Можетъ быть, солгала дъйствительность, а человъкъ своею выдумкою ее поправилъ? Чтобы такъ "поправлять" дъйствительность, нужно быть искреннимъ въ выдумкъ и лгать задушевно. Упрекая актеровъ за непониманіе типа Хлестакова, Гоголь писалъ (въ томъ же "Отрывкъ" 1841 г.): "Вообще у насъ актеры совсъмъ не умъютъ лгать. Они воображаютъ, что лгать значитъ просто нести болтовню. Лгать значитъ говорить ложь тономъ такъ близкимъ къ истинъ, такъ естественно, такъ наивно, какъ можно только говорить одну истину, — и здъсь-то заключается именно все комическое лжи... " Отсюда уже не далеко и до художественности во лжи, артистичности выдумки. Такъ это у Ив. Алекс. Хлестакова: онъ "лжетъ вовсе не холодно, не фанфаронски театрально; онъ лжетъ съ чувствомъ; въ глазахъ его выражается наслажденіе, получаемое имъ отъ этого. Это вообще лучшая и самая поэтическая минута въ его жизни, почти родъ вдохновенія... " (Тамъ же). Хлестаковщина не столько обманъ, сколько самообманъ, самообольщеніе. Тургеневъ въ своихъ воспоминаніяхъ о Гоголь,



гдѣ онъ разсказываетъ о чтеніи Гоголемъ "Ревизора", слѣдующимъ образомъ воспроизводитъ впечатлѣніе отъ знаменитаго монолога Хлестакова: "Хлестаковъ увлеченъ и странностью своего положенія, и окружающей его средой, и собственной легкомысленной юркостью; онъ и знаетъ, что вретъ, и въритъ своему вранью: это нъчто въродъ упоенія, наитія, сочинительскаго восторга; это не простая ложь, не простое хвастовство. Его самого "подхватило". "Просители въ передней жужжатъ, 35 тысячъ эстафетовъ скачетъ, а дурачье, молъ, слушаетъ, развъсивъ уши, и какой я, молъ, бойкій, игривый, свътскій молодой человъкъ! "Вотъ какое впечатлъніе производилъ въ устахъ Гоголя хлестаковскій монологъ". Въ психологическій составъ хлестаковщины входитъ еще элементъ "самозванства": человъкъ, вольно или невольно, попадаетъ въ положеніе, ему не подобающее. Разъ онъ очутился на непривычномъ, но почетномъ мъстъ, льстящемъ его амбиціи, ему ничего не остается, какъ худо ли, хорошо ли играть выпавшую ему роль и убъдить самого себя, хоть на минуту, въ правом рности этой роли. Эпизодъ профессуры Гоголя былъ именно казусомъ въ этомъ хлестаковскомъ родъ. И когда, по выходъ въ отставку, Гоголь въ письмъ къ Погодину (въ дек. 1835 г.) писалъ: "Неузнанный я взошелъ на канедру и неузнанный схожу съ нея...", онъ въ эту минуту былъ Хлестаковымъ, что не мъшало ему въ томъ же письмъ признать, что онъ взялся не за свое дѣло. Великій поэтъ отчетливо сознавалъ хлестаковскія черты

Великій поэтъ отчетливо сознавалъ хлестаковскія черты въ себѣ, боролся съ ними, частью подавлялъ ихъ, но онѣ были стойки и живучи въ немъ и зачастую обнаруживались то выступленіемъ Гоголя въ неподобающей ему роли религіознаго проповѣдника, "пророка", исповѣдника душъ, то въ рядѣ "выдумокъ" и рискованныхъ выраженій, какихъ не мало въ его письмахъ. Изданіе злополучной книги "Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями" было также эпизодомъ въ своемъ родѣ хлестаковскимъ, и онъ самъ призналъ это въ письмѣ къ Жуковскому (1847 г.): "Я размахнулся въ моей книгѣ такимъ Хлестаковымъ, что не имѣю духу заглянуть въ нее... Право, есть во мнѣ что-то хлестаковское!.."

И многіе изъ насъ, быть можетъ большинство, люди разной натуры, разнаго характера, различныхъ убъжденій и т. д., вникая въ свой внутренній міръ, могли бы въ иную минуту повторить вслѣдъ за Гоголемъ: "Право, есть во мнѣ что-то хлестаковское!"

"Это что-то" въ умфренномъ, такъ сказать, натуральномъ видъ вовсе не порокъ, а только свойство, не подлежащее мо-



ральной оцънкъ и могущее развиваться въ различномъ направленіи. Моральная оцінка вступаеть въ свои права съ того момента, когда это "что-то" становится чрезмърнымъ и, кромъ того, искажается подъ вліяніемъ дурныхъ чертъ натуры даннаго человъка. Но всего больше способствуетъ чрезмърному развитію или вырожденію "нормальной" "хлестаковщины" душевная пустота: тамъ ей нътъ удержу, тамъ ей раздолье. И мы хорошо понимаемъ, что для изображенія "хлестаковщины" въ преувеличенномъ видѣ Гоголь долженъ былъ вывести человъка совершенно безцвътнаго, безличнаго и пустого, у котораго нътъ ни одной ръзкой черты, дурной, или хорошей, способной заслонить или затормозить "хлестаковщину". Въ "отрывкъ изъ письма" Гоголь характеризуетъ Ивана Александровича такъ: "У Хлестакова ничего не должно быть означено ръзко. Онъ принадлежитъ къ тому кругу, который, повидимому, ничъмъ не отличается отъ прочихъ молодыхъ людей. Онъ даже хорошо иногда держится, даже говоритъ иногда съ въсомъ и только въ случаяхъ, гдъ требуется или присутствіе духа, или характеръ, выказывается его отчасти подленькая, ничтожная натура... Въ такой "психической средъ хлестаковщина, дъйствительно, можетъ расцвъсть пышнымъ цвътомъ и, ничъмъ не сдерживаемая, выродиться въ нъчто весьма уродливое. Это-то и нужно было Гоголю не только какъ художнику, но и какъ *сатирику-моралисту*. Вообще для пониманія отрицательныхъ типовъ, созданныхъ Гоголемъ, нужно помнить, что Гоголь былъ моралистъ по натуръ и призванію и въ своемъ художественномъ творчествъ сознательно руководился цълью моральнаго воздъйствія на общество. Оттуда и то странное символическое объясненіе "Ревизора", которое дано въ "Развязкъ Ревизора". Здъсь "первый комическій актеръ" (М. С. Щепкинъ) утверждаетъ, что городъ, выведенный въ комедіи, есть "нашъ душевный городъ", Хлестаковъ, мнимый ревизоръ, это "вътренная свътская совъсть, продажная, обманчивая совѣсть...", а чиновники изображаютъ наши страсти, которыя "хитръе всякаго плута-чиновника..."

Искусственность и ненужность такого толкованія бросается въ глаза. Плуты-чиновники въ комедіи съ великолѣпнымъ городничимъ во главѣ живьемъ выхвачены изъ тогдашней русской дѣйствительности и только подвергнуты художественносатирической обработкѣ. Это вовсе не олицетворенные пороки и страсти, а живые люди, съ рѣзко-очерченными физіономіями и выдержаннымъ характеромъ. Ничего нѣтъ въ нихъ ни схематическаго, ни аллегорическаго. Съ чисто-художественной точки зрѣнія можно, пожалуй, упрекнуть Гоголя въ томъ, что



Кто помнитъ дореформенную Россію, кто знакомъ съ воспоминаніями о той эпохъ, съ документами ея, то не найдетъ въ комедіи Гоголя утрировки, а скорѣе увидитъ въ ней нѣкоторое смягченіе картины. Въ числь выведенныхъ лицъ ньтъ изверга, ни одного злодъя, ни одного какихъ зачастую можно было встрътить тогда въ чиновномъ міръ, въ особенности въ глухихъ мъстахъ, и ни одного настоящаго, законченнаго подлеца и пройдожи, о подвигахъ которыхъ свидътельствуютъ документальные источники. Герои "Ревизора" обыкновенные, средніе люди, плутоватые и темные, но не подлецы, не злодъи, не изверги. Они производятъ впечатлъніе какихъ-то смъшныхъ уродовъ и не вызываютъ негодованія. Мы смъемся, правда, не веселымъ смъхомъ и незамътно подымается въ душъ скорбное чувство при видъ этой "тьмы" и пошлости, при сознаніи, какъ говорилъ Гоголь (по поводу "Мертвыхъ душъ"), "пугающаго отсутствія свъта", но отсюда до возмущенія нравственнаго чувства, до негодованія еще далеко. Вообще у Гоголя, какъ сатирика и моралиста, нътъ негодованія, а есть только горькій сміжь и затаенная скорбь. Эта черта станетъ еще яснъе, если вспомнимъ Грибоъдова и сравнимъ "Ревизора" съ "Горе отъ ума", гдъ сатира доведена до гнъвнаго сарказма, и гдъ негодованіе клокочетъ не только у Чацкаго, но и у автора. У Гоголя нътъ сатирической "желчи", которой такъ много у Грибоъдова. Тотъ же контрастъ получится при сопоставленіи сатиры Гоголя съ сатирой Салтыкова.

Но отсутствіе негодованія не помѣшало комедіи сыграть огромную общественную роль—одного изъ тѣхъ произведеній, на которыхъ воспитывалось общество въ духѣ гуманности, протеста противъ безправія, гнета и тьмы, въ духѣ освободительныхъ идей. Тургеневъ (въ "Воспоминаніяхъ") говоритъ о "Ревизоръ", какъ объ "одной изъ самыхъ отрицательныхъ комедій, какія когда-либо являлись на сценъ". Никитенко въ своемъ "Дневникъ" записалъ подъ 28 апр. 1836 г. ("Ревизоръ былъ поставленъ впервые 19 апрѣля 1836 г.) слѣдующее: "Гоголь дъйствительно сдѣлалъ важное дѣло. Впечатлѣніе, произведенное его комедіей, много прибавляетъ къ тѣмъ впечат



Generated on 2023-04-03 15:20 GMT / https://hdl.handle.net/2027/mdp.39015010222191 Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access\_use#pd-us-google

лѣніямъ, которыя накопляются въ умахъ отъ существующаго у насъ порядка вещей... "

И въ самомъ дѣлѣ: выставляя на показъ все уродство Сквозниковъ-Дмухановскихъ, Ляпкиныхъ-Тяпкиныхъ и т. Гоголь, самъ того не желая и не въдая, больно ударилъ всему "порядку вещей". Въ заключительной сценъ городничій въ изступленіи кричитъ: "Чему смѣетесь? надъ собой смѣетесь!.."—Въ числъ смъявшихся и аплодировавшихъ зрителей былъ на первомъ представленіи и императоръ Николай Пав-Извъстенъ разсказъ, будто императоръ "Всъмъ досталось, а мнъ больше всего". Добавляютъ еще, что Николай Павловичъ посылалъ своихъ министровъ посмотръть пьесу...-Такъ ли это было, или нътъ (разсказы эти не провърены), во всякомъ случаъ, несомнънно, что въ "Ревизоръ" было изображено не только то, что творится въ медвѣжьихъ углахъ, а то, что происходило во всей Россіи, чѣмъ характеризовался тогдашній "порядокъ вещей", и что было въ понятіяхъ, нравахъ, въ обычаѣ всего общества.

"Ревизоръ" есть родъ художественной синекдохи: взята часть для изображенія цълаго. Выведенныя лица, взятыя изъ захолустья, получили значеніе не мѣстныхъ, а общерусскихъ Оригиналы ихъ встръчались попровинціальныхъ типовъ. всюду. Они могутъ быть названы "русскими" вообще не только въ силу ихъ распространенности, повсемъстности въ тогдашней Руси, но еще и потому, что въ нихъ просвъчиваетъ при-"русскаго человъка", конечно, въ искаженномъ видъ. Посмотрите на Сквозника-Дмухановскаго: это не только типичный дореформенный городничій-взяточникъ, это также типичный русскій человъкъ, не лишенный русскаго благодушія и съ характернымъ русскимъ складомъ ума. Онъ вообще не злой и далеко не глупый человъкъ, который при другихъ порядкахъ и другомъ воспитаніи былъ бы порядочнымъ человѣкомъ. А Амосъ Өедоровичъ Ляпкинъ-Тяпкинъ, который "прочиталъ пять или шесть книгъ и потому нъсколько вольнодуменъ"? А Земляника, "проныра и плутъ", но не какъ бываютъ проныры и плуты вездъ въ міръ, а спеціально на русскій ладъ? А Добчинскій и Бобчинскій?..

Несомнънно, "здъсь русскій духъ, здъсь Русью пахнетъ" и при томъ такъ сильно разитъ, что пьеса не переводима на другой языкъ, но зато мы, русскіе, легко "переводимъ" ее съ "языка" дореформеннаго на "языкъ" пореформенный, и для насъ она не только-документъ прошлаго, она сохраняетъ свое значеніе художественнаго зеркала, на которое "нечего пенять, коли рожа крива... "

13.

Другія пьесы Гоголя, не имъвшія того общественнаго значенія, какое по праву выпало на долю "Ревизора", не уступаютъ этому послѣднему по своему художественному достоинству, по мастерству исполненія. Гоголь упорно работалъ надъ ними, поправлялъ, и въ результатъ получились образцовыя драматическія произведенія, въ которыхъ дъйствующія лица выражають себя полностью, обнаруживаясь въ каждой фразъ. Подколесинъ, Кочкаревъ, Яичница, Агаеья Тихоновна, сваха и другія лица (въ "Женитьбъ"), игроки, лакеи и прочія лица (въ остальныхъ-отрывочныхъ, но вполнъ обработанныхъ --- драматическихъ этюдахъ) проходятъ передъ читателемъ, какъ живые, и, ярко обнаруживаясь въ своихъ колоритныхъ ръчахъ, невольно, сами того не въдая, раскрываютъ точку зрѣнія и морально-художественный замыселъ автора.

Я сказалъ, что выведенныя лица выражаютъ себя полностью, —и мы отлично понимаемъ ихъ. Но вглядитесь въ нихъ пристальнъе и постарайтесь отдать себъ отчетъ въ томъ, что именно вы видите и понимаете въ нихъ. Вы прежде всего видите и понимаете ихъ душевную пустоту, ихъ человъческую ничтожность. Это-живые люди съ опредъленнымъ рактеромъ, съ ярко очерченной физіономіей. Но въ то же время они производятъ впечатлъніе какъ бы ненастоящих людей; у нихъ за характеромъ чувствуется пустота,—у нихъ есть физіономія, но нътъ души. Получается впечатлъніе въ родъ того, какое производятъ водевили и фарсы. Но вы сразу чувствуете, что это не водевиль, не фарсъ, что у автора была задача серьезная и трудная: изобразить пустоту души, *da еще полностью*. И онъ блистательно выполнилъ мудреную задачу: нарисовалъ то, чего нътъ, снялъ копію съ несуществующаго оригинала, заставиль насъ видъть воочію нъкій нуль, нъкое небытіе. Великій художникъ-психологъ, конечно, зналъ, что и у Подколесина, и у Кочкарева, и у Жевакина, и у всъхъ прочихъ есть свой внутренній міръ и, кромъ "характера", чертъ лица и костюма, есть еще и душа. Онъ зналъ, что, какъ бы ни былъ пошлъ ихъ внутренній міръ, какъ бы была мелка ихъ душа и ничтожна ихъ жизнь, наблюдатель, художникъ-психологъ, могъ бы найти тамъ не мало человъчески-интереснаго. Онъ уже тогда зналъ то, что выразилъ онъ потомъ (въ "Мертвыхъ душахъ"): "равно чудны стекла, озирающія солнца и передающія движенія незамъченныхъ насъкомыхъ... "-И онъ присматривался съ любопытствомъ къ мелькающимъ въ жизни фигурамъ Подколесиныхъ, Кочкаревыхъ, Жевакиныхъ и т. д., и т. д. и думалъ: Ну, конечно, у



нихъ есть свой мірокъ, и кое-что человъческое и имъ не чуждо... Но, Боже, какая пустота у нихъ въ душѣ, и какіе это внъшніе люди! Неужели у нихъ все душевное содержаніе такъ-таки и исчерпывается тъмъ, что у одного носъ такой, а у другого—другой, одинъ одъвается такъ, а другой—этакъ, у одного одинъ чинъ, у другого другой, что Подколесинъ байбакъ, тюфякъ, а Кочкаревъ—сангвиникъ и человѣкъ под-А вотъ посмотримъ, что выйдетъ, если, предположивъ ихъ душу равною нулю, я такъ и нарисую ихъ-съ характерами, съ физіономіями, въ костюмахъ, въ чинахъ, но какъ бы безъ души, съ одною лишь видимостью души,—въ родъ того, какъ представляются намъ незнакомые люди на улиць, въ гостиниць, за табльдотомъ; они движутся, ъдятъ, пьютъ, разговариваютъ, какъ настоящіе люди, но ихъ внутренній міръ намъ неизвъстенъ и въ данное время неинтересенъ, и мы относимся къ нимъ такъ, какъ будто его совсъмъ и нътъ. Ставъ на точку зрънія, что внутренній міръ Подколесиныхъ и всъхъ прочихъ такъ ничтоженъ и неинтеречто, пожалуй, можно принять его равнымъ нулю, попробую-ка я оживить этихъ мертвецовъ, и пусть они выйдутъ на сцену со всею яркостью ихъ внѣшняго проявленія и сами покажутъ читателю и зрителю, что у нихъ хотя и есть душа и свой внутренній міръ, но все равно какъ бы ихъ совсъмъ не было. — Вотъ задача. Она выполнена съ необычайнымъ мастерствомъ, можно сказать, --- виртуозно.

Нетрудно предвидъть, какой получится эффектъ, если этотъ художникъ, умѣющій такъ виртуозно и ярко изображать "нуль души", широко раздвинетъ рамки картины и изъ мірка петербургскихъ обывателей, чиновниковъ, купеческихъ дочекъ, свахъ, лакеевъ и прочихъ выйдетъ на необозримый просторъ всей Руси съ ея губернскими городами, помъщичьими усадьбами, деревнями, постоялыми дворами, безконечными степями, ухабистыми дорогами, — выведетъ рядъ широкихъ типовъ и набросаетъ множество мелкихъ эскизовъ, —и все это будетъ сдълано такъ, что читатель живо почувствуетъ и пойметъ всю пустоту изображенной жизни, всю "глубину холодныхъ, раздробленныхъ, повседневныхъ характеровъ", которые "крѣпкою силою неумолимаго ръзца" выставлены тутъ "на всенародныя очи".

Навърняка можно было предсказать, что, когда Гоголь возьмется за сюжетъ "Мертвыхъ душъ" (данный ему Пушкинымъ), выйдетъ потрясающая картина застоя жизни, безпробуднаго сна души, невылазной пошлости, безпросвѣтной тьмы.



Такое впечатлъніе вынесъ Пушкинъ, когда Гоголь прочиталъ ему первыя главы "Мертвыхъ душъ" въ ихъ первоначальномъ, еще далеко не разработанномъ видъ. Впослъдствіи Гоголь вспоминалъ объ этомъ знаменательномъ эпизодъ такъ: "Когда я читалъ Пушкину первыя главы изъ "Мертвыхъ душъ", въ томъ видъ, какъ онъ были прежде, то Пушкинъ, который всегда смъялся при моемъ чтеніи (онъ же былъ охотникъ до смѣха), началъ понемногу становиться все сумрачнъе, сумрачнъе, а наконецъ сдълался совсъмъ мраченъ. Когда же чтеніе кончилось, онъ произнесъ голосомъ тоски: "Боже, какъ грустна наша Россія!" Тутъ-то я увидълъ, въ какомъ ужасающемъ для человъка видъ можетъ быть ему представлена тьма и пугающее отсутствие свъта... ("Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями", XVIII. Четыре письма къ разнымъ лицамъ по поводу "Мертвыхъ душъ", письмо 3).—Гоголь добавляетъ къ этому, что послъ того онъ старался "смягчить то тягостное впечатлѣніе, которое могли произвести "Мертвыя души"..."

И дъйствительно въ окончательномъ видъ поэма, вызывая въ читателъ глубокую "гражданскую скорбь", однако не производитъ впечатлънія, которое можно было бы назвать гнетущимъ. Герценъ въ своемъ дневникъ указалъ на то, что въ поэмѣ "есть слова примиренія, есть предчувствія и надежды будущаго, полнаго и торжественнаго... "-Онъ имълъ въ виду, говоря такъ, знаменитыя "лирическія" отступленія: "съ каждымъ шагомъ вязнете, тонете глубже, лирическое мъсто вдругъ оживить, освътить... - Правда, вслъдъ за тъмъ лирическое мъсто сейчасъ же "замъняется... картиной, напоминающей еще яснъе, въ какомъ рвт ада находимся..."-- И Герценъ заканчиваетъ запись словами: ,;Мертвыя души"-поэма глубоко выстраданная. Мертвыя души? Это заглавіе само носить въ себъ что-то наводящее ужасъ. И иначе онъ не могъ назвать, не ревизскія-мертвыя души, а всь эти Ноздревы, Маниловы и tutti и quanti—вотъ мертвыя души, и мы ихъ встръчаемъ на каждомъ шагу... ("Дневникъ", подъ 29 іюля 1842 г.).

Въ заглавіи ("Мертвыя души") Герценъ и, конечно, и многіе другіе склонны были видъть нъчто символическое. И въ самомъ дълъ, всъ эти Чичиковы, Маниловы, Собакевичи, Ноздревы и прочіе, всѣ они-души пустопорожнія, всѣ они-опредъленные, ръзко очерченные характеры, типы, но настоящей человъческой души у нихъ нътъ, или она, можетъ быть, и кажется мертвою, или погруженною въ какуюто умственную и моральную летаргію. Герценъ, Бълинскій и люди ихъ закала, ихъ развитія приходили въ ужасъ... Но

нельзя не видъть, что и для нихъ этотъ "ужасъ" значительно смягчался тъмъ "веселымъ", или якобы веселымъ, смъхомъ, которымъ искрится поэма и который скрашиваетъ тяжелое впечатлъніе, производимое выведенною въ ней коллекціею "уродовъ". Они больше смъшны, чъмъ ужасны, — эти уроды, и читатель, даже наиболью чуткій и отзывчивый, не пугается, не приходитъ въ ужасъ, а только смѣется, смѣется, пока не задумается, не загруститъ. Эта грусть можетъ дойти и до степени глубокой "гражданской" и даже "національной" скорби, но для "ужаса" тутъ, собственно говоря, нътъ мъста. Онъ получилъ бы смыслъ и оправданіе лишь въ томъ случав, если бы поэма повергала читателя въ глубокій пессимизмъ, если бы онъ дошелъ до гражданскаго и національнаго отчаянія. Но въдь смъщно и нельпо приходить въ отчаяние и ставить крестъ надъ будущимъ огромной страны, едва пробуждающейся къ исторической жизни, потому только, что она изобилуетъ Чичиковыми, Ноздревыми и прочими; что всъ эти уродливыя фигуры для нея типичны; что въ ней, дъйствительно, есть нъчто чичиковское, есть много ноздревскаго, не мало маниловскаго и собакевическаго... Въдь рядомъ со всъмъ этимъ въ ней есть и кое-что "человъческое", а кромъ того, у нея огромное будущее впереди, она вся въ будущемъ, и нельзя сомнъваться въ томъ, что когда-нибудь чичиковское, ноздревское и т. д. очистится, облагородится и перейдетъ въ человъческое. Эти упованія раздъляль и самъ поэтъ, они-то внушили ему тотъ лирическій порывъ, которымъ оканчивается первая часть "Мертвыхъ душъ".

Итакъ, картина, данная въ поэмъ, не внушаетъ ни ужаса, ни отчаянія. Но она, несомнънно, вызываетъ то настроеніе, которое выразилось у Пушкина восклицаніемъ: "Боже, какъ грустна наша Россія!" — Это восклицаніе такъ върно, такъ психологически правильно передаетъ то настроеніе, тотъ порядокъ мыслей и чувствъ, какіе вызываются геніальною поэмою Гоголя, или, скажемъ, какіе ей приличествуютъ, что я считаю умъстнымъ привести описаніе той же сцены 1) въ "Запискахъ" Смирновой. "Пушкинъ приказалъ хохлу... принести рукопись начала его романа "Мертвыя души". Пока онъ читалъ, Пушкинъ, по своей привычкъ, ходилъ взадъ и впередъ по комнатъ. Наконецъ, онъ остановился передъ Гоголемъ, положилъ ему объ руки на плечи, долго смотрълъ на него и сказалъ ему: "Умница!", затъмъ поцъловалъ его въ лобъ въ знакъ одобренія. Потомъ онъ снова заходилъ по комнатъ, по-

<sup>1)</sup> Или, можетъ быть, другой.

дошелъ ко мнъ и сказалъ: "Невеселая штука—Россія!" — Надъ нѣкоторыми сценами онъ отъ всей души хохоталъ, потомъ сдълался чрезвычайно задумчивъ и, наконецъ, сказалъ Жуковскому: "А маленькій-то хохоль—каковь?... ("Записки А. О. Смирновой", ч. І, стр. 313).

Да и самъ Герценъ, какъ видно изъ другой, болъе ранней записи "Дневника" (подъ 11 іюня 1842 г.), вынесъ впечатлънія и ощущенія, почти совпадающія съ тѣми, которыя выразилъ Пушкинъ: "Мертвыя души" Гоголя-удивительная книга, горькій упрекъ современной Руси, но не безнадежный. Тамъ, гдъ взглядъ можетъ проникнуть сквозь туманъ нечистыхъ, навозныхъ испареній, тамъ онъ видитъ удалую, полную силы національность... Грустно въ мірѣ Чичикова-такъ, какъ грустно намъ въ самомъ дълъ; и тутъ и тамъ одно утъщеніе въ въръ и упованіи на будущее... "

Отмътимъ здъсь ту черту, что Герценъ видълъ въ поэмъ "горькій упрекъ" современной ему, т.-е. дореформенной, Руси. Тутъ сквозитъ мысль, что съ теченіемъ времени, когда измѣнится порядокъ вещей, когда Россія обновится реформами, когда распространится просвъщеніе, тогда исчезнутъ и всъ эти уродливые типы — Чичиковыхъ, Маниловыхъ, Собакевичей и т. д., исчезнутъ и понятія и нравы, имъ отвъчающіе. Увы! это была иллюзія. Въ свой чередъ Россія обновилась — какъ могла, но Гоголевскіе типы не исчезли. Они также "обновились" и выступили въ новомъ обличьи, но съ тою же пустотою въ душъ, съ тою же обезнадеживающею темнотой и пошлостью. Сатира Салтыкова неоднократно пользовалась готовыми типами Гоголя и въ частности указывала на пореформенныхъ Ноздревыхъ. Этотъ типъ, очень русскій, удивительно живучъ и скандалитъ и хулиганствуетъ попрежнему. Живъ и Чичиковъ. Не исчезли ни Собакевичи, ни Маниловы... Стойкость, постоянство, живучесть этихъ типовъ зависитъ, очевидно, оттого, что въ нихъ схвачены не временныя или случайныя черты, а коренныя, глубоко лежащія "свойства" человъка", которыя могутъ измъниться или совсъмъ исчезнуть только послъ долгаго историческаго процесса оздоровленія русской національной психологіи.

Присмотримся къ нимъ ближе.

Что такое Чичиковъ? — Очень не глупый человъкъ, способный человъкъ, съ нъкоторою "игрою" ума, не злой и, пожалуй, если не быть очень требовательнымъ и смотръть поснисходительнъе ("всъ мы люди, всъ мы человъки"), не такъ, чтобы ужъ очень дурной человъкъ. Во всякомъ случаъ, онъ не злодъй, не воръ, не прощалыга---въ собственномъ смыслъ.



# LXIV

Онъ только человѣкъ *легкій*, безъ груза въ душѣ и ужъ очень увлекается легкой наживой. Юркій малый, ловкій парень, ну... и того... не уберегся отъ искушенія. Въ общемъ онъ, надо признаться, выходитъ подлецомъ или, скажемъ мягче, подловатымъ человъкомъ, но въдь надо все-таки отличать типъ Чичикова отъ особы Павла Ивановича, который скупаетъ мертвыя души и выдаетъ себя за херсонскаго помъщика. Развъ обязательно каждому Чичикову непремѣнно скупать мертвыя души и выдавать себя за херсонскаго помѣщика? Можно быть Чичиковымъ и не заниматься такими дѣлами, да и вообще не дълать ничего, подводимаго подъ статьи уголовнаго кодекса. Чтобы быть Чичиковымъ, нужно имъть только эту легкость души, эту юркость совъсти, эту пронырливость, соединенную съ внъшнимъ благообразіемъ, нужно умъть носить на пустоватой душъ личину внъшней порядочности и не смущаться, не унывать. Чичет въ - неунывающій россіянинъ, беззаботный насчетъ нікоторыхъ элементарныхъ правилъ честности, которыхъ, однако, фактически онъ можетъ и не нарушить, россіянинъ съ наивно-фальшивой душой, съ безыскусственнымъ видомъ солидности и порядочности, очень довольный собою и человъкъ пріятный, веселаго нрава, душа общества. Кому изъ насъ не случалось встръчать этого сорта людей?

Чичиковскій типъ—это типь очень русскій и очень широкій, пожалуй, шире хлестаковскаго. Есть много ступеней или формъ "чичиковщины", отъ ясно выраженныхъ, бьющихъ въ глаза до едва замътныхъ, почти неуловимыхъ. Есть чичиковщина сокровенная, несознаваемая: человъкъ съ положеніемъ въ обществъ, "съ въсомъ", невольно и наивно переноситъ ощущеніе своего "вѣса", своей солидности и добропорядочности на свою душу, въ свой внутренній міръ, а между тъмъ тамъ никакого "въса" нътъ, а есть только легкость, и никакого нътъ содержанія, — есть только пустота. И такой человъкъ ни за что не признаетъ въ себъ Чичикова. Въ концъ послѣдней главы I части "Мертвыхъ душъ" Гоголь очень зло указалъ на такихъ безсознательныхъ Чичиковыхъ. Онъ приглащаетъ ихъ вникнуть въ свой внутренній міръ и въ минуты уединенныхъ бесъдъ съ самимъ собою предъявить себъ "тяжелый запросъ": "А нътъ ли и во мнъ какой-нибудь части Чичикова? — И Гоголь увъренъ, что этотъ "запросъ" предъявленъ не будетъ: "Да, какъ бы не такъ!"---восклицаетъ сатирикъ и за симъ говоритъ слѣдующее: — "А вотъ пройди въ это время мимо него какой-нибудь его же знакомый, имъющій чинъ не слишкомъ большой, не слишкомъ малый, — онъ въ ту же минуту толкнетъ подъ руку своего сосъда и скажетъ



ему, чуть не фыркнувъ отъ смѣха: "Смотри, смотри: вонъ Чичиковъ, Чичиковъ пошелъ!" И потомъ, какъ ребенокъ, позабывъ всякое приличіе, должное званію и лѣтамъ, побѣжитъ за нимъ вдогонку, поддразнивая сзади и приговаривая: "Чичиковъ! Чичиковъ! Чичиковъ!

Да и въ самомъ дѣлѣ: найти въ себѣ частицу Чичикова— дѣло трудное, да и щекотливое. А если эта частица такъ мала, что невооруженнымъ глазомъ ее и не замѣтишь, то какой смыслъ терять время на розыски внутри себя, когда можно, оглядываясь по сторонамъ, легко распознать болѣе несомнѣнныхъ Чичиковыхъ? И дѣйствительно, они часто бросаются въ глаза присущею имъ смѣсью русскаго легкомыслія и душевной "легкости" съ русскимъ размахомъ и русской удалью. Вслѣдъ за приведеннымъ мѣстомъ идетъ изображеніе быстрой ѣзды, которую такъ любитъ русскій человѣкъ. "Селифанъ погонялъ лошадей, бричка катилась все шибче и шибче, "Чичиковъ только улыбался, слегка подлетывая на своей кожаной подушкѣ, ибо любилъ быструю ѣзду... И какой же русскій не любитъ быстрой ѣзды?..."

Любитъ ее и Павелъ Ивановичъ Чичиковъ. Ее любитъ всякій Чичиковъ. И знаменитая страница о быстрой ѣздѣ воспроизводитъ національную черту, которая, безспорно, находится въ большемъ психологическомъ сродствъ именно съ чичиковскою стороною русскаго человъка, чъмъ съ другими его сторонами...

"Его ли душѣ, стремящейся закружиться, загуляться, сказать иногда: "чортъ побери все!"—его ли душѣ не любить ея?"

Можетъ быть, и Маниловъ и Собакевичъ любятъ ее. Ноздревъ—тотъ навѣрное любитъ. Но ни Маниловъ, ни Собакевичъ, ни даже Ноздревъ тутъ не приходятъ намъ въ голову. Тутъ ихъ и нѣтъ. Здѣсь есть только Чичиковъ съ Селифаномъ и Петрушкой. Это они мчатся. Это ихъ, "кажисъ, невидимая сила подхватила... на крыло къ себѣ..." Это имъ навстрѣчу "все летитъ: летятъ версты, летятъ навстрѣчу купцы на облучкахъ своихъ кибитокъ, летитъ съ обѣихъ сторонъ лѣсъ съ темными строями елей и сосенъ, съ топорнымъ стукомъ и вороньимъ крикомъ, летитъ вся дорога въ нивѣсть куда пропадающую даль..."

"Эхъ, тройка, птица тройка! Кто тебя выдумалъ? Знать, у бойкаго народа ты могла только родиться..."—Тутъ опять не приходятъ на умъ ни Маниловъ, ни Собакевичъ, ни даже

Digitized by Google

Ноздревъ (въ послѣднемъ есть русскій размахъ, но нѣтъ поэзіи русскаго размаха). Приходитъ на умъ все тотъ же Чичиковъ. Онъ же и мчится, и съ нимъ Селифанъ и Петрушка. И есть что-то родственное между этимъ господиномъ не слишкомъ толстымъ, не слишкомъ тонкимъ, который подлетываетъ на кожаной подушкѣ и улыбается ощущенію быстрой ѣзды, и Селифаномъ, который "только подмахивалъ да подкрикивалъ: "Эхъ! эхъ! эхъ!..", плавно подскакивая на козлахъ...",—и этотъ Селифанъ все равно, что тотъ ямщикъ, который "сидитъ, чортъ знаетъ, на чемъ, а привсталъ, замахнулся да затянулъ пѣсню, —кони вихремъ, спицы въ колесахъ смѣшались въ одинъ гладкій кругъ, только дрогнула дорога, да вскрикнулъ въ испутѣ остановившійся пѣшеходъ,—и вотъ она понеслась, понеслась!.."

Въ этомъ вся суть, — что тройка понеслась, понеслась, понеслась, а кто сидитъ въ бричкъ, — это все равно; можетъ быть, никто не сидитъ, или сидитъ нѣкій нуль. И только одно необходимо здѣсь ограниченіе: этотъ нуль не можетъ быть тѣмъ, который представленъ Маниловыми, Собакевичами, Ноздревыми и прочими-вплоть до прокурора, у котораго были густыя брови и больше ничего, и который умеръ отъ огорченія, —и даже вплоть до губернатора, который вышивалъ по тюлю, хотя, правда, губернаторы всегда любили быструю ізду. Всі эти "сідоки" исключаются, -- у нихъ есть своя русская пустота, но нътъ той русской легкости и той поэзіи русскаго размаха, — да они, собственно говоря, и не нули, а хуже нулей: они-величины отрицательныя. Въ данномъ случав въ исторической бричкв подобаетъ сидъть либо Хлестакову, либо Чичикову. Пусть ужъ лучше сидитъ Чичиковъ. Хлестаковъ—тотъ тряпка, сосулька, ничтожность. Чичиковъ-человъкъ съ умомъ, даже малый съ художественнымъ талантомъ, съ игрой воображенія (вы помните, какъ художественно, въ главъ VII, изобразилъ онъ прошлое купленныхъ имъ "душъ"). Правда, настоящей души человъческой у него какъ будто нътъ, но это пустяки, душадъло наживное. Пусть лучше сидитъ въ бричкъ Чичиковъ, тъмъ болъе что прежде, чъмъ мы успъли опомниться отъ головокружительной быстроты, съ какою мчится тройка, поэтъ перешелъ отъ этой тройки къ Руси и уже говоритъ: "не такъ ли и ты, Русь, что бойкая, необгонимая тройка, несешься?.. "-И несется она такъ, что "косясь постараниваются и даютъ ей дорогу другіе народы и государства".—Ну, и слава Богу, что на эту-европейскую и всемірно-историческую-дорогу мы вылетъли на нашей бойкой тройкъ не Хлестаковыми, а Чичиковыми!



Для пониманія тъхъ элементовъ національной психологіи, какіе внесены въ психологію Чичикова, необходимо вникнуть въ смыслъ знаменитаго мъста въ VII-ой главъ, гдъ Па-Ивановичъ, человъкъ дъловой, положительный, вдругъ замечтался, зафантазировалъ и притомъ какъ разъ въ ту знаменательную для него минуту, когда онъ, приготовивъ списокъ купленныхъ душъ и купчую, готовился пойти въприсутственныя мъста для совершенія купчей кръпости.

Когда все было готово, онъ умилился душою, взглянувъ "на эти листики, на мужиковъ, которые, точно, были когда-то мужиками, работали, пахали, пьянствовали, извозничали, обманывали баръ, а, можетъ быть, и просто были хорошими мужиками... "-Имъ овладъло "какое-то чувство, непонятное ему самому... "

Передъ его умственнымъ взоромъ поочередно проходятъ эти "души,"—и Павелъ Ивановичъ, человъкъ дъловой и положительный, въ эту минуту не можетъ подавить въ себъ поэта, художника, и вмѣстѣ съ тѣмъ въ его душѣ пробуждаются и звучатъ ея русскія струны.

Вотъ Петръ Савельевъ Неуважай-Корыто, изъ крѣпостныхъ Коробочки. И думаетъ Павелъ Ивановичъ: "...Мастеръ ли ты былъ, или просто мужикъ, и какою смертью тебя прибрало? Въ кабакъ ли, или середи дороги переъхалъ тебя соннаго неуклюжій обозъ?.. "

Павла Ивановича занимаетъ не столько вопросъ о жизни "душъ", сколько о ихъ смерти. А если его фантазія остановится и на "образъ жизни" ихъ, то оттуда она непременно свернетъ къ "образу" ихъ смерти. И тотъ и другой "образъ" вырисовывается у него, какъ нѣчто фатально-нелѣпое...

"Пробка Степанъ, плотникъ, трезвости примѣрной. А! вотъ онъ, Степанъ Пробка, вотъ тотъ богатырь, что въ гвардію годился бы! Чай, всъ губерній исходиль съ топоромь за поясомъ и сапогами на плечахъ, съѣдалъ на грошъ хлѣба, да на два сушеной рыбы, а въ мошнѣ, чай, притаскивалъ всякій разъ домой цълковиковъ по сту... Гдъ тебя прибрало? Взмостился ли ты для большаго прибытку подъ церковный куполъ, а, можетъ быть, и на крестъ потащился и, поскользнувшись оттуда съ перекладины, шлепнулся оземь, и только какойнибудь стоявшій возлъ тебя дядя Михей, почесавъ рукою въ затылкъ, промолвилъ: "Эхъ, Ваня, угораздило тебя!" и самъ, подвязавшись веревкой, пользъ на твое мъсто ...

Минуя "Елисаветъ Воробья", который оказался бабой, переходимъ къ Григорію Доѣзжай-не-доѣдешь.— "Ты что былъ за человѣкъ? Извозомъ ли промышлялъ и, заведши тройку и рогожную кибитку, отрекся навѣки отъ дому и пошелъ тащиться съ купцами на ярмарку? На дорогѣ ли ты отдалъ душу Богу, или уходили тебя твои же пріятели за какую-нибудь толстую и краснощекую солдатку, или приглядѣлись лѣсному бродягѣ ременныя твои рукавицы и тройка приземистыхъ, но крѣпкихъ коньковъ, или, можетъ, и самъ, лежа на полатяхъ, думалъ, думалъ, думалъ, да ни съ того ни съ другого заворотилъ въ кабакъ, а потомъ прямо въ прорубь, и поминай какъ звали? Эхъ, русскій народецъ! Не любитъ умирать своею смертью!"

Тутъ взоръ Чичикова упалъ на бѣглыхъ мужиковъ Плюшкина. Это не мертвецы, но въ данномъ случаѣ все равно, что мертвыя души. — "Плохо ли вамъ было у Плюшкина, или, просто, по своей охотѣ гуляете по лѣсамъ да дерете проѣзжихъ? По тюрьмамъ ли сидите, или пристали къ другимъ господамъ и пашете землю?.. "—И, перебирая ихъ поименно, Павелъ Ивановичъ останавливается на дворовомъ человѣкѣ Поповѣ и создаетъ слѣдующую высоко-художественную повѣсть о немъ, которую привожу здѣсь съ небольшими сокращеніями.

"Должно быть, грамотей: ножа, я чай, не взялъ въ руки, а проворовался благороднымъ образомъ. Но вотъ ужъ тебя, безпашпортнаго, поймалъ капитанъ-исправникъ...—"Гдъ твой пашпортъ? "-, У хозяина, мъщанина Пименова ".-, Позвать Пименова! "-, Ты Пименовъ? "-, Я Пименовъ. "-, Давалъ онъ тебъ пашпортъ свой? "-, Нътъ, не давалъ онъ мнъ никакого пашпорта. "-, Что-жъ ты врешь? "- говоритъ капитанъ-исправникъ съ прибавкою кое-какого кръпкаго словца. -- "Такъ точно, -- отвъчаешь ты бойко, -- я не давалъ ему, потому что пришелъ домой поздно, а отдалъ на подержаніе Антипу Прохорову, звонарю ". — "Позвать звонаря! " — "Даваль онъ тебъ пашпортъ? "-, Нетъ, не получалъ я отъ него пашпорта". -, Что жъ ты опять врешь? "-говоритъ капитанъ-исправникъ, скръпивши ръчь кое-какимъ кръпкимъ словцомъ...—"А солдатскую шинель, -- говоритъ исправникъ, загвоздивши тебъ опять въ придачу кое-какое кръпкое словцо, -- зачъмъ стащилъ? И у священника тоже сундукъ съ мъдными деньгами?" — "Никакъ



### LXIX

нѣтъ,—говоришь ты, не сдвинувшись,—въ воровскомъ дѣлѣ никогда еще не оказывался".—"Ахъ, ты бестія, бестія!—говоритъ капитанъ-исправникъ, покачивая головой и взявшись подъ бока.—"А набейте ему на ногу колодки, да сведите въ тюрьму".—"Извольте! я съ удовольствіемъ",—отвѣчаешь ты.— И вотъ ты живешь въ тюрьмѣ, покамѣстъ въ судѣ производится твое дѣло. И пишетъ судъ: препроводить тебя изъ Царевококшайска въ тюрьму такого-то города; а тотъ судъ пишетъ опять: препроводить тебя въ какой-нибудь Весьегонскъ; и ты переѣзжаешь себѣ изъ тюрьмы въ тюрьму и говоришь, осматривая новое обиталище: "нѣтъ, вотъ весьегонская тюрьма будетъ почище: тамъ хоть и въ бабки, такъ есть мѣсто, да и общества больше"...

Послъдній нумеръ—Абакумъ Өыровъ, тоже изъ плюшкинскихъ бъглыхъ, о которомъ Павелъ Ивановичъ предположилъ, что онъ "взлюбилъ вольную жизнь, приставши къ бурлакамъ..." —Хороша эта "вольная жизнь!"—замѣтимъ про себя и обратимъ вниманіе не столько на Абакума Өырова, сколько на Павла Ивановича, который "тутъ остановился и слегка задумался".—"Надъ чъмъ онъ задумался? Задумался ли онъ надъ участью Абакума Өырова, или задумался такъ, самъ собою, какъ задумывается всякій русскій, какихъ бы ни былъльтъ, чина и состоянія, когда замыслить о разгуль широкой жизни?.. "-Слъдуетъ изображение "широкой жизни" и Абакума Өырова. Онъ "гуляетъ шумно и весело на хлѣбной пристани, порядившись съ купцами. Цвъты и ленты на шляпъ, вся веселится бурлацкая ватага... хороводы, пѣсни; кипитъ вся площадь, а носильщики, между тъмъ, нацъпляя крючкомъ по девяти пудовъ себъ на спину, съ шумомъ сыплютъ горохъ и пшеницу въ глубокія суда, валятъ кули съ овсомъ и крупой, и далече виднѣются по всей площади кучи наваленныхъ въ пирамиду, какъ ядра, мъшковъ, и громадно выглядываетъ весь хлъбный арсеналъ, пока не перегрузится весь въ глубокія суда-суряки и не понесется гусемъ, вмъстъ съ весенними льдами, безконечный флотъ. Тамъ-то вы наработаетесь, бурлаки! И дружно, какъ прежде гуляли и бъсились, приметесь за трудъ и потъ, таща лямку подъ одну безконечную, какъ Русь, пѣсню!"

На этомъ и окончилось художественное творчество Павла Ивановича. Онъ очнулся, ударилъ себя по лбу и, сказавъ: "Экой я дуракъ въ самомъ дѣлѣ!", поспѣшилъ перейти отъ фантазій къ дѣлу.

Эти фантазіи исполнены высокаго интереса. Вотъ ужъ подлинно: "здѣсь русскій духъ, здѣсь Русью пахнетъ".



Тутъ и столь характерное для насъ, русскихъ, неумъніе жить, и глубоко прискорбное обезцѣненіе жизни, равнодушіе й къ ней и къ смерти; тутъ и безмысленное, нелъпое сцъпленіе случайностей, показывающее, что человъкъ живетъ спустя рукава, не управляя собою, живетъ не умно, умираетъ глупо; тутъ и тупое, фаталистическое равнодушіе къ тюрьмѣ, къ страданію, къ бъдствіямъ всякаго рода; тутъ и изумительная выносливость русскаго человѣка, и, наконецъ, та легкость, съ которою онъ переходитъ отъ лѣни къ труду, отъ труда къ разгулу, отъ разгула къ труду, отъ труда къ лѣни, отъ жизни къ смерти. Отъ этой страницы въетъ и русскимъ "чортъ побери все!", и русскимъ безсиліемъ, и русской силой. ность да бъдность", убожество жизни и культуры, отсутствіе настоящаго планомърнаго, осмысленнаго труда, - и огромная масса попусту затраченной физической силы, и столь же великая сумма психической энергіи, испаряющейся въ нелъпомъ разгуль, въ ненужной удали и исходящей безконечною и тоскливою, какъ Русь, пѣснью!

15.

Я не буду разбирать типы Манилова, Собакевича, Плюшкина, Ноздрева, Коробочки. Слишкомъ ужъ извъстны они и слишкомъ ясны. Укажу только на слъдующее.

Всѣ они (кромѣ, впрочемъ, Ноздрева) могутъ быть названы типами общечеловъческими, ибо вездѣ найдутся свои Маниловы, Собакевичи, Плюшкины, Коробочки. Но, во-первыхъ, въ нихъ внесено много живыхъ—бытовыхъ—чертъ изъ русской дѣйствительности того времени, въ силу чего они пріурочиваются къ опредѣленной средѣ, мѣсту, эпохѣ; а, во-вторыхъ, какъ я указалъ на это выше, въ нихъ есть что-то специфически-русское, національное. Въ этомъ отношеніи съ особенной рельефностью выступаютъ на фонѣ поэмы Маниловъ и Собакевичъ, не говоря уже о Ноздревѣ.

Если обо всѣхъ лицахъ 1-ой части "Мертвыхъ душъ" приходится сказать, что у нихъ "ничего нѣтъ за душой", то къ Манилову это относится въ большей степени, чѣмъ къ другимъ. У Чичикова есть "за душой" хоть "легкость", въ придачу есть еще и умъ и игра воображенія. У Собакевича — грубость, у Ноздрева — ухарство. У Манилова совсѣмъ ничего нѣтъ, и даже единственная черта, которою онъ характеризуется, именно слащавость, оказывается какою-то внѣшнею, почти мнимою. Маниловъ безнадежно-безличенъ. "Въ



первую минуту разговора съ нимъ не можешъ не сказать: "Какой пріятный и добрый человѣкъ!—Въ слѣдующую затѣмъ минуту ничего не скажешь, а въ третью скажешь: "Чортъ знаетъ, что такое! " и отойдешь подальше: если-же не отойдешь, то почувствуешь скуку смертельную" (гл. І). Характеръ Манилова состоитъ въ отсутствіи всякаго характера.— Кто изъ насъ не встрѣчалъ такихъ лицъ, и сколько ихъ путается на Руси!

И все въ Маниловъ являетъ ложный видъ—чего-то ненастоящаго, фиктивнаго, мнимаго. Его благожелательность, доброта, радушіе, сентиментальность, склонность пофантазировать, пофилософствовать—все ложно, все лишено устоевъ въ его натуръ,—такъ какъ будто этой "натуры" совсъмъ и нътъ у него.

Собакевичъ и Ноздревъ—прямая противоположность Манилову. Но, всматриваясь пристальнѣе, мы легко замѣчаемъ, что эти противоположности стоятъ одна другой. Въ сущности, "нутро" Собакевича и Ноздрева столь же пустопорожне, какъ и у Манилова. Собакевичъ противуположенъ Манилову только своею грубостью, Ноздревъ—ухарствомъ. Собакевичъ—ругатель и грубое животное, Ноздревъ—забіяка, скандалистъ, "историческій человѣкъ". О нихъ, конечно, не скажешь "въ первую минуту", какъ о Маниловѣ: "какой пріятный человѣкъ!" Различіе собственно въ томъ, что о Маниловѣ скажешь "чортъ знаетъ, что такое!" только въ третью минуту, и уйдешь подальше, подъ опасеніемъ иначе испытать смертельную скуку, а о Собакевичѣ и Ноздревѣ скажешь это въ первую же минуту и поспѣшишь уйти, унося чувство глубокаго отвращенія.

Съ Маниловыми смертельно скучно, съ Собакевичами и Ноздревыми и скучно и отвратительно, съ Плюшкиными омерзительно, съ Коробочкой—невыносимо. Въ первой части "Мертвыхъ душъ" "вся Русь" изображена такъ, какъ будто ничего другого въ ней и нътъ, кромъ этихъ, дъйствительно, мертвыхъ душъ, съ прибавленіемъ, впрочемъ, и еще разной мертвечины (прокуроръ съ густыми бровями, губернаторъ, вышивающій по тюлю, чиновники, дамы пріятныя во всъхъ отношеніяхъ и дамы просто пріятныя и т. д.), и получилась глубоко-унылая картина, которая въ свое время на передовыхъ людей 40-хъ годовъ производила потрясающее впечатлѣніе. Россія Чичиковыхъ, Маниловыхъ, Собакевичей, Ноздревыхъ и пр. лась имъ страною, погруженною не то въ глубокій сонъ, не то въ летаргію, и ихъ охватывало чувство безнадежнаго одиночества среди этой "гнусной рассейской дѣйствительности" (какъ выражался Бѣлинскій). Достаточно извѣ-

# LXXII

стно, съ какой страстью и силой выражалъ это скорбное чувство Бѣлинскій. А вотъ какъ отразилось оно на одной записи въ "Дневникѣ" Герцена (подъ 10 апр. 1843 г.): "Сегодня я читалъ какую-то статью о "Мертвыхъ душахъ" въ "Отеч. Зап.", тамъ приложены отрывки. Между прочимъ, русскій пейзажъ (зимняя и лѣтняя дорога); перечитываніе этихъ строкъ задушило меня какой-то безвыходной грустью, эта степь-Русь такъ живо представилась мнѣ, современный вопросъ такъ болѣзненно повторялся, что я готовъ былъ рыдать. Дологъ сонъ, тяжелъ. За что мы такъ рано проснулись,—спать бы себѣ, какъ все около"...

Въ этомъ-то и состоялъ—для передовыхъ людей той эпохи — "современный вопросъ", и въ этомъ была великая трагедія ихъ судьбы. Они "проснулись" и увидъли Русь такую, какою показалъ ее Гоголь въ первой части геніальной поэмы.

16.

Но за первой частью слѣдовала вторая, оконченная и сожженная въ 1845 году. Въ тоже время Гоголь писалъ и третью часть. Неизвѣстно, какъ далеко подвинулъ онъ ее. Вторую часть Гоголь написалъ (въ концѣ 40-хъ годовъ) вновь и передъ смертью сжегъ ее вмѣстѣ съ набросками третьей. Отъ той и другой сохранились отрывки, иные въ почти обработанномъ видѣ (изъ второй части), иные же—въ формѣ черновыхъ набросковъ.

По сохранившимся отрывкамъ и также по свѣдѣніямъ, какія мы находимъ въ письмахъ Гоголя, мы можемъ съ увѣренностью судить о планѣ цѣлаго и о мысли, положенной въ его основаніе.

Если въ первой части Русь была изображена обобщенною въ типахъ такихъ "русскихъ людей", у которыхъ ничего нѣтъ за душой, то во второй она была представлена типами "русскихъ людей" другого рода, — у которыхъ кое-что (и даже иной разъ весьма цѣнное) есть за душой. Но тутъ Гоголь показывалъ, что изъ этого душевнаго добра ровно ничего не выходитъ. Оно остается втунѣ, пропадаетъ даромъ, парализованное у одного лѣнью, у другого безалаберностью, у третьяго — просто обжорствомъ и т. д. И мы находимъ здѣсь рядъ великолѣпныхъ русскихъ типовъ, — типовъ "хорошихъ по натурѣ русскихъ людей", которые въ то же время оказываются людьми "пропащими".



## LXXIII

Этотъ рядъ открывается Тентетниковымъ, прототипомъ Обломова. —Человѣкъ хорошій, добрый, умный, просвѣщенный, одушевленный искреннимъ стремленіемъ трудиться для блага отечества, приносить пользу, Тентетниковъ скоро опустился и облѣнился до крайности, ибо "принадлежалъ къ семейс: ву тѣхъ людей, которые на Руси не переводятся, которымъ прежде имена были: увальни, лежебоки, байбаки, и которыхъ теперь, право, не знаю, какъ назвать "... (Гл. I). Это—очень широкій—всесословный русскій типъ, получившій только наиболѣе яркое выраженіе въ средѣ дворянъ-помѣщиковъ, благодаря деморализующему вліянію крѣпостного права. Въ этомъ дворянско-помѣщичьемъ видѣ онъ и былъ потомъ разработанъ Гончаровымъ.

Въ Тентетниковъ всероссійская "обломовщина" представлена также въ ея специфическомъ дворянско-помъщичьемъ выраженіи. Но есть замітная разница между Тентетниковымъ и Обломовымъ. Для послъдняго въ высокой степени характерно то, что говоритъ Гончаровъ о его "лежаніи": "Лежаніе у Ильи Ильича не было ни необходимостью, какъ у больного, или какъ у человъка, который хочетъ спать, ни случайностью, какъ у того, кто усталъ, ни наслажденіемъ, какъ у лѣнтяя: это было его нормальнымъ состояніемъ" ("Обломовъ", ч., I гл. I). -Вотъ этого-то и нельзя сказать о "лежаніи" Тентетникова: оно у него не нормальное состояніе, а результатъ душевнаго упадка, моральнаго надрыва, можетъ бытъ, временнаго. Обломовъ, напротивъ, "лежитъ", такъ сказать, по призванію. Онъ не просто "лежитъ", онъ "покоится"—и тѣломъ, и духомъ, и тутъ-то и разгорается его фантазія, "работаетъ" его умъ, и слетаютъ къ нему грезы, одна заманчивъе другой, --и всъ онъ рисуютъ ему все ту же утопію или идиллію блаженной сытой, спокойной, уравновъшенной и нелишенной своего "изящества" — жизни добраго помъщика на лонъ кръпостного права". — Тентетниковъ, напротивъ, "лежитъ" мрачно, пессимистически, угрюмо, являя своею вялою фигурою родъ "протеста" противъ дъйствительности, протеста", впрочемъ, довольно неопредъленнаго и неяснаго ему самому. Это-человъкъ, который лельяль благородную мечту о живой, полезной дъятельности и при первыхъ же неудачахъ опустился, омрачился, облѣнился и захирѣлъ. Но Гоголь склоненъ думать, что этотъ "байбакъ", при случаѣ, еще можетъ встряхнуться и воспрянуть духомъ... Въдь, какъ-никакъ, а Чичиковъ его все-таки расшевелилъ... Чего не бываетъ на святой Руси! Ни Штольцъ, ни даже Ольга не могли воскресить Обломова, но отсюда не слъ-



дуетъ, чтобы Чичикову не удалось сдвинуть съ мѣста Тентетникова, а остальное ужъ сдълаетъ Уленька.

На Уленьку наша критика напала безъ достаточныхъ основаній. Это — живое лицо, не меньше Ольги Ильинской. Въ первой части "Мертвыхъ душъ" ей, разумвется, нвтъ мвста. Но во второй она необходима, по крайней. мъръ, какъ вводное лицо, какъ мимолетное видъніе, какъ намекъ на какую-то хорошую возможность. Въдь вся вторая часть поэмы, по замыслу Гоголя, должна была состоять изъ надеждъ, изъ возможностей.

Отецъ Улиньки, генералъ Бетрищевъ, первый истиннохудожественный, великолъпный генералъ въ русской литературъ, также представляетъ собою родъ возможности. Онъ не лишенъ ума и положительныхъ качествъ, но вотъ только генеральство мъщаетъ ему стать настоящимъ человъкомъ. По своему обыкновенію, Гоголь не могъ и его пропустить безъ попытки превратить его въ русскій національный типъ: "Генералъ Бетрищевъ, какъ и многіе изъ насъ, заключалъ въ себъ при кучъ достоинствъ и кучу недостатковъ. То и другое, *какъ водится въ русскомъ человъкъ*, было набросано у него въ какомъ-то картинномъ безпорядкъ... "Изъ дальнъйшей характеристики явствуетъ, что генералъ Бетрищевъ-типичный русскій генералъ, и что ему вредитъ не генеральскій чинъ самъ по себъ, а, такъ сказать, психологія русскаго генеральства. Въ сценахъ съ Чичиковымъ и другими это воспроизведено мастерски.

Въ дальнъйшемъ мы встръчаемъ безпутнаго и слабаго духомъ, но хорошаго по натур $\mathfrak{t}$ , пом $\mathfrak{t}$ щика Xлобуевa, добр $\mathfrak{t}$ йшаго и неглупаго хл $\pm$ босола  $\Pi nmyxa$  (одна изъ великол $\pm$ пн $\pm$ йшихъ гоголевскихъ фигуръ), совершенно нелъпаго, но одушевленнаго добрыми намъреніями помъщика полковника Кошкарева, "устрояющаго" свое и крестьянское благополучіе посредствомъ западническихъ и бюрократическихъ новшествъ, потомъ помѣщика Василія Платонова, славянофила, впадающаго въ другую крайность (онъ убъжденъ, что вся суть дъла-въ русскомъ національномъ костюмъ и въ квасъ). Любопытенъ и братъ этого помъщика, тоже богатый помъщикъ, Платонъ Платоновъ, умный, образованный, красивый, блестящій, но безнадежно скучающій человъкъ, который ко всему охладълъ, ко всему равнодушенъ, — однимъ словомъ, родъ новаго Онъгина и разновидность "лишняго человъка" 40-хъ годовъ. Этому-то лицу Гоголь влагаетъ въ уста слѣдующую тираду: "Странно, отчего русскій человъкъ способенъ такъ задремать, что, если не смотришь за простымъ человъкомъ, сдълается и пьяницей и негодяемъ?.. ", Отъ недостатка просвъщенія ", --- замътилъ Чичиковъ.



"Богъ вѣсть, отчего (продолжаетъ Платоновъ). Вѣдь вотъ мы просвѣтились, слушали въ университетѣ, а на что годимся? Ну, чему я выучился? Порядку жить не только не выучился, а еще больше выучился искусству побольше издерживать деньги на всякія утонченности да комфорты... Оттого ли, что я безтолково учился? Нѣтъ, вѣдь такъ и другіе товарищи. Два-три человѣка извлекли себѣ настоящую пользу... Ей Богу! А что я ужъ думаю: иной разъ, право, мнѣ кажется, что будто русскій человѣкъ—какой-то пропащій человѣкъ. Хочешь все сдѣлать—и ничего не можешь. Все думаешь съ завтрашняго дня начнешь новую жизнь, съ завтрашняго дня сядешь на діэту; ничуть не бывало: къ вечеру того же дня такъ объ-ѣшься, что только хлопаешь глазами, и языкъ не ворочается,—какъ сова сидишь, глядя на всѣхъ,—право! И этакъ всѣ"

Если въ первой части "Мертвыхъ душъ" была показана *тьма*, окутавшая Русь, и картина поражала "*пугающимъ отсутствіемъ свъта*", то во второй части уже брежжитъ слабый лучъ зари, уже виденъ просвѣтъ.

Въ "природъ" русскаго человъка, будь это байбакъ Тентетниковъ, или генералъ Бетрищевъ, или обжора Пътухъ, или даже совсъмъ замотавшійся Хлобуевъ, Гоголь указываетъ хорошія стороны, добрую основу, и только скорбитъ о томъ, что ничего изъ этого не выходитъ; онъ знаетъ и причину этой неудачи: безволіе, лѣнь, отсутствіе выдержки, недостатокъ энергіи и работоспособности русскаго человѣка. Тутъ само собою напрашивалось цѣлебное средство противъ этихъ національныхъ недуговъ: взять себя въ руки и поучиться самообладанію, труду и энергіи у обрусѣвшихъ иностранцевъ, представителемъ которыхъ Гоголь выбралъ (и очень неудачно) грека Костанжогло. Впослѣдствіи ту же идею углубилъ и развилъ Гончаровъ, гораздо удачнѣе выразивъ ее противопоставленіемъ лежебоку Обломову обрусѣлаго нѣмца Штольца.

"Цѣлебное средство"—взять себя въ руки и поучиться выдержкѣ и труду у обрусѣвшихъ иностранцевъ, которые, въ сущности, такіе же русскіе, какъ мы, только безъ русской лѣни и безпутства,—это "средство" было указано Гоголемъ (и потомъ Гончаровымъ) только какъ палліативъ, какъ благое пожеланіе, какъ наставленіе, и ни Гоголь, ни Гончаровъ, въ сущности, не вѣрили въ его дѣйствительность. Обломовъ такъ и умеръ Обломовымъ и пустилъ Захара по-міру. Хозяйственно-моральная проповѣдь Костанжогло остается гласомъ вопіющаго въ пустынѣ. Его филиппики по адресу Кошкаревыхъ, Хлобуевыхъ и прочихъ пропадаютъ даромъ. Его изумительная дѣятельность, какъ помѣщика-хозяина, въ самомъ дѣлѣ, устрояющаго благо-



#### LXXVI

состояніе крестьянъ, — дѣятельность, столь полезная для края, — не находитъ подражателей. Есть только одинъ человѣкъ, который цѣнитъ ее и благоговѣйно прислушивается къ мудрымъ рѣчамъ Костанжогло, и этотъ человѣкъ—все тотъ же Павелъ Ивановичъ Чичиковъ, у котораго глаза разгорѣлись и духъ захватило при мысли о возможности быстраго обогащенія по рецепту и при содѣйствіи Костанжогло.

Гоголь высоко ставитъ этого обрусѣлаго инородца и коритъ имъ коренныхъ русскихъ, но не вѣритъ, чтобы всѣ эти инородцы могли оздоровить нашу національную психику и вывести насъ на "путь истины", научивъ насъ самообладанію и "порядку жизни".

Вторая часть "Мертвыхъ душъ" и была, очевидно, выраженіемъ этой мысли. Русь какъ будто пробуждается и хочетъ выйти изъ трясины, изображенной въ первой части, но она не въ силахъ выкарабкаться, она бьется и вязнетъ, она просыпается отъ тяжелаго сна, но окончательно проснуться не можетъ, какъ ни стараются разбудить ее разные, болѣе или менъе фантастическіе, помъщики въ родъ Костанжогло, мудрые дѣльцы, преслѣдующіе не столько цѣль наживы, сколько идею полезной народу и краю хозяйственной дъятельности... Одна надежда — на Чичикова. Вотъ бодрый, неутомимый дъловой россіянинъ. Если бы только не было у него этой легкости, этой моральной пустоты въ душъ, если бы какимъ-нибудь чудомъ пробудилась въ немъ совъсть, и имъ овладъло страстное желаніе стать настоящимо человъкомъ, то-нътъ сомнънія—изъ этой талантливой русской натуры и вышелъ бы прокъ. Обращеніе Чичикова на путь истины означало бы, что Русь проснулась, очнулась, встряхнулась...

Во второй части "Мертвыхъ душъ" Гоголь исподволь подготовлялъ читателя къ допущенію такой возможности, такого "чуда". Великій поэтъ старается внушить намъ вѣру въ то, что "русскій человѣкъ", самъ того, быть-можетъ, не зная, жаждетъ пробужденія, обновленія, спитъ и грезитъ о томъ, какъ бы проснуться и двинуться впередъ. Остановка за малымъ: нужно только, чтобы пришелъ кто-то и произнесъ магическое слово "впередъ!" Этого "бодрящаго слова "впередъ!" ... жаждетъ повсюду, на всѣхъ ступеняхъ стоящій, всѣхъ сословій и званій и промысловъ русскій человѣкъ..." (гл. 1). Такъ думалъ Гоголь, и самъ ждалъ, что вотъ-вотъ придетъ нѣкто и "крикнетъ пробуждающимъ крикомъ это бодрящее слово". Но никто не приходилъ, и вѣщее слово не произносилось... Поэтъ все ждалъ.



# LXXVII

"Гдѣ же тотъ, кто бы на родномъ языкѣ русской души умѣлъ бы намъ сказать это всемогущее слово впередъ? Кто, зная всѣ силы и свойства и всю глубину нашей природы, однимъ чародѣйнымъ мановеніемъ могъ бы устремить насъ на высокую жизнь? Какими слезами, какою любовью заплатилъ бы ему благодарный русскій человѣкъ?.." ("Мертв. души", ч. ІІ, гл. І).

Теперь мы знаемъ, что это великое "бодрящее слово" хотълъ сказать самъ Гоголь поэмою "Мертвыя души" въ ея цѣломъ, но въ особенности ея третьею частью, гдѣ онъ предполагалъ изобразить хорошія свойства русскаго человтка, его идеальную сторону и вывести положительные типы. Въ одномъ офиціальномъ письмѣ онъ говоритъ, что работаетъ надъ окончаніемъ "Мертвыхъ душъ", гдѣ будетъ "выставлено наружу все здоровое и крѣпкое въ нашей природъ" ("Письма Н. В. Гоголя", IV, стр. 343). Въ другомъ письмѣ (къ гр. Віельгорской, отъ 30 марта 1849 г.) онъ ставитъ вопросъ: "Что значить сдълаться русскимь на самомь дъль", и "въ чемъ состоитъ привлекательность нашей русской породы?" И отвъчаетъ такъ: "Высокое достоинство русской породы состоитъ въ томъ, что она способна глубже, чѣмъ другія, принять въ себя высокое слово евангельское, возводящее къ совершенству человъка. Съмена Небеснаго Съятеля съ равною щедростью были разбросаны повсюду, но одни попали на проѣзжую дорогу при пути и были расхищены налетавшими птицами; другія попали на камни—взошли, но усохли; третьи—въ терніе взошли, но скоро были заглушены дурными травами! Четвертыя только, попавшія на добрую почву, принесли плодъ. Эта добрая почва русская воспріимчивая природа: хорошо взлелѣянныя въ сердцѣ сѣмена Христовы дали все лучшее, что ни есть въ русскомъ характеръ. Итакъ, для того, чтобы сдълаться русскимъ, нужно обратиться къ источнику, безъ котораго русскій не станетъ русскимъ въ значеніи высшемъ этого слова..." ("Письма", IV, стр. 238—239).

Вотъ именно эту-то фантастическую идею и старался Гоголь выразить идеальными русскими типами третьей части "Мертвыхъ душъ". По сохранившимся черновымъ наброскамъ мы можемъ безошибочно заключить, что это не удалось и не могло удаться великому художнику. Если не ошибаюсь, можно предположить, что типъ идеальнаго откупщика Муразова изъ крестьянъ принадлежалъ собственно третьей части, хотя, конечно, могъ появиться впервые во второй. Во всякомъ случаѣ этотъ "типъ" наиболѣе ярко и наглядно воспроизводитъ фантастическій замыселъ Гоголя: Муразовъ соединяетъ въ себѣ



#### LXXVIII

положительныя черты Костанжогло съ христіанскимъ смиренномудріемъ, любовью къ ближнему, всепрощеніемъ. Въ немъ русская стихія просвътлена и облагорожена свътомъ Евангелія. Муразовъ-воплощеніе и христіанской кротости, и государственной мудрости, и природнаго русскаго мужицкаго ума. И то, что говоритъ онъ князю, облеченному исключительными полномочіями въ крав, въ самомъ двлв умно, и по тому времени до невъроятности смъло, даже дерзко. Но зато его увъщанія, обращенныя къ несчастному Чичикову, попавшему подъ судъ и въ кутузку, до невъроятности наивны и выдаютъ всю несостоятельность главной мысли, положенной въ основаніе "Мертвыхъ душъ": это именно мысль о перерожденіи Чичикова, обращеніи его на путь истины, послѣ всѣхъ треволненій и ударовъ судьбы, при чемъ данъ прозрачный намекъ на какое-то доброе начало и богатыя силы, заключенныя въ легкой душѣ Чичикова. Это мѣсто стоитъ привести. — Муразовъ говоритъ ему:

"Ахъ, Павелъ Ивановичъ, Павелъ Ивановичъ! Какой бы изъ васъ былъ человѣкъ, если бы такъ же, и силою и терпѣніемъ, да подвизались вы на добрый трудъ, имѣя лучшую цѣль! Боже мой, сколько бы вы надѣлали добра! Если бы коть кто-нибудь изъ тѣхъ людей, которые любятъ добро, да употребили бы столько усилій для него, какъ вы для добыванія своей копейки, да сумѣли бы такъ пожертвовать для добра и собственнымъ самолюбіемъ и честолюбіемъ, не жалѣя себя, какъ вы не жалѣли для добыванія своей копейки,—Боже мой, какъ процвѣла бы наша земля!.. Павелъ Ивановичъ, Павелъ Ивановичъ! Не то жаль, что виноваты вы стали предъ другими, а то жаль, что предъ собой виноваты—предъ богатыми силами и дарами, которые достались въ удълъ вамъ. Назначеніе ваше—быть великимъ человъкомъ, а вы себя запропастили и погубили\*.

Итакъ, нашему милѣйшему Павлу Ивановичу, котораго мы такъ хорошо знаемъ по первой части "Мертвыхъ душъ, предстояло "назначеніе"—"быть великимъ человѣкомъ"! И невольно думается: слава Богу, что онъ самъ не подозрѣвалъ этого высокаго "назначенія", вѣдь иначе какимъ бы Хлестаковымъ предсталъ бы онъ передъ изумленными народами и государствами, которыя "посторанивались" и "давали дорогу" бойкой тройкѣ—Руси. Нѣтъ, ужъ лучше возьмемъ Павла Ивановича такимъ, какимъ мы знаемъ его по первой части "Мертвыхъ душъ", гдѣ онъ украшенъ большою добродѣтелью, скромностью, о себѣ былъ не высокаго мнѣнія и въ великіе люди не лѣзъ. Вѣдь, если Чичиковы возомнятъ себя великими людь-



### LXXIX

ми, государственными мужами, общественными дѣятелями, поборниками добра и правды и т. д., то что же изъ этого выйдетъ? А можетъ быть, ужъ это и бывало?

17.

Для правильнаго сужденія о русских національных типахъ, какъ они воспроизведены Гоголемъ, необходимо имѣть
въ виду слѣдующее; 1) это—типы сатирическіе, изображающіе
русскую "національную физіономію" не въ ея нормальномъ
видѣ, а въ ея "искривленіи"; 2) это — типы очень широкіе,
общерусскіе, а широта типа, какъ и объемъ понятія, находится въ обратномъ отношеніи къ содержанію того и другого,
слѣдовательно, чѣмъ шире національный типъ, тѣмъ меньше
національныхъ чертъ воспроизведено въ немъ, и онъ, по
необходимости, одностороненъ.

Принимая во вниманіе эти два пункта, мы скажемъ такъ: фигурами Хлестакова и Чичикова проницательный сатирикъпсихологъ, дъйствительно, "кое-что ловко подмътилъ" въ нашей національной психологіи и заставилъ насъ самихъ смѣяться надъ самими собой, но, во-первыхъ, "искривленіе" національной физіономіи, представленное въ элихъ типахъ, предполагаетъ существованіе и неискривленной національной физіономіи или, по крайней мѣрѣ, столь мало искривленной, что это отклоненіе отъ нормы въ счетъ не идетъ, а, во-вторыхъ, широта этихъ національныхъ типовъ, свидътельствуя о широкой всероссійской распространенности у насъ Хлестаковскихъ и Чичиковскихъ чертъ, въ то же время намекаетъ на то, что въ нашей національной психологіи есть и другія черты, не внесенныя въ данные образы: однъ изъ нихъ не внесены сюда потому, что мъшали бы яркому проявленію хлестаковщины и чичиковщины; другія обойдены потому, что не являются чертами столь общими и столь характерными.

Для правильной, для справедливой оцѣнки той или иной національности нужно взять ее во всемъ разнообразіи ея свойствъ. Этого никакъ нельзя достигнуть созданіемъ одного, двухъ, трехъ, хотя бы и высокохудожественныхъ и глубокотипичныхъ образовъ. Нуженъ цѣлый рядъ образовъ, постоянно пополняемый новыми образами, выдвигающими впередъ то, что не было замѣчено раньше. Національная психологія сложна и не остается неподвижною. Она до безконечности видоизмѣняется и по классамъ, и по сословіямъ, даже по профессіямъ и, наконецъ, отъ человѣка къ человѣку. Приблизитель-



Уже изъ того факта, что Гоголь такъ удачно превращалъ весьма разнообразные бытовые типы въ національные, можно по праву заключить, что наша національная психологія сложна и богата различными чертами и не исчерпывается тѣми, которыя воплощены въ образахъ Хлестакова и Чичикова.

Наконецъ, нужно принять во вниманіе и то, что національная психологія изміняется во времени, въ процессъ историческаго развитія націи. И если въ Хлестаковъ и Чичиковъ мътко и "ловко подмъчены" извъстныя коренныя и широко распространенныя (не въ столь "искривленномъ видъ") черты русской національной психологіи, то отсюда вовсе не слъдуетъ, что онъ пребудутъ во-въки. Съ теченіемъ времени, силою прогрессивнаго культурнаго развитія, наша національная психологія можетъ измѣниться до такой степени, что Хлестаковъ и Чичиковъ, даже въ облагороженномъ видѣ, перестанутъ быть для насъ типичными. Тогда они превратятся въ историческій документъ, въ памятникъ прошлаго... А пока, къ сожалънію, мы все еще можемъ пользоваться ими, лишь устраняя крайности ихъ выраженія, и долго будемъ пользоваться какъ художественными образами, проливающими свътъ на многое въ нашей жизни, личной, общественной и политической, и сплошь и рядомъ приходится намъ вспоминать "искреннее", "художественное" вранье Хлестакова, а иной разъ такъ и хочется толкнуть сосъда, сказавъ: "вонъ Чичиковъ пошелъ!" и побъжать за нимъ, приговаривая: Чичиковъ, Чичиковъ, Чичиковъ...



#### LXXXI

Мы обозрѣли важнѣйшія художественныя произведенія Гоголя отъ "Вечеровъ на хуторѣ" до сожженныхъ частей "Мертвыхъ душъ". Мы указали и то направленіе, въ которомъ развивалось геніальное творчество великаго писателя: отъ романтизма къ реализму. Въ этомъ направленіи шло развитіе и всей русской художественной литературы. Пушкинъ перешелъ отъ романтизма къ реализму уже въ половинѣ 20-хъ годовъ. И оба они, каждый по своему, предначертали путь, на которомъ русская художественная литература должна была выполнить великое историческое дѣло — созданія нашего національнаго и общественнаго самосознанія.

Роль Гоголя въ этомъ великомъ историческомъ дѣлѣ опредѣляется тѣмъ, что онъ былъ великимъ поэтомъ смъха. Эту сторону, важнѣйшую въ творчествѣ Гоголя, я и старался выдвинуть и освѣтить въ этомъ очеркѣ. Подводя итогъ, скажу такъ:

Отъ веселаго и безобиднаго смѣха "Вечеровъ на хуторѣ", отъ искрящагося малороссійскаго "жарта" великій "хохолъ" очень скоро перешелъ къ ѣдкому, горькому всероссійскому смѣху. Углубляя его смыслъ, создавая широкіе всероссійскіе сатирическіе типы, Гоголь уже въ 1835 году дошелъ до великой гражданской и національной скорби, скрытой въ видимомъ смѣхѣ, и на долгія десятилѣтія заставилъ насъ скорбѣть, смѣясь надъ самими собой, и этотъ скорбный смѣхъ и былъ, и остается, и долго еще будетъ смѣхомъ освѣжающимъ, очищающимъ, облагораживающимъ, возрождающимъ насъ. И каждый разъ, когда мы такъ "смѣемся", мы, въ сущности, этимъ смѣхомъ повторяемъ историческое восклицаніе Пушкина: "Боже, какъ грустна наша Россія!"

Пройдутъ десятилѣтія... много пройдетъ десятилѣтій. Россія, мы вѣримъ, перестанетъ быть "грустною", жизнь расцвѣтетъ и упорядочится на нашихъ необозримыхъ пространствахъ, и наши далекіе потомки, читая Гоголя, будутъ думать: "невеселая штука была когда-то наша нынѣ богатая, счастливая, цвѣтущая матеріально и духовно Россія!" И вспоминая всѣхъ этихъ Чичик чыхъ, Хлестаковыхъ, Ноздревыхъ и всѣхъ прочихъ, нѣкогда выражавшихъ нашу искривленную національную физіономію, счастливые потомки наши не перестанутъ умиленно и благоговѣйно чтить память великаго поэта Руси, геніальнаго художника, который такъ глубоко проникалъ въ самую суть нашей національной психологіи и такъ страдальчески сознавалъ ея изъяны.

Д. Овсянико-Куликовскій.



# ВЕЧЕРА

НА ХУТОРЪ БЛИЗЬ ДИКАНЬКИ.

повъсти,

ИЗДАННЫЯ

пасичникомъ рудымъ панькомъ.

Часть первая.



# Предисловіе.

"Это что за невидаль: "Вечера на хуторѣ близь Диканьки?" Что это за "Вечера"? И швырнулъ въ свѣтъ какой-то пасичникъ!') Слава Богу! еще мало ободрали гусей на перья и извели тряпья на бумагу! Еще мало народу, всякаго званія и сброду, вымарало пальцы въ чернилахъ! Дернула же охота и пасичника потащиться вслѣдъ за другими! Право, печатной бумаги развелось столько, что не придумаешь скоро, что бы такое завернуть въ нее".

Слышало, слышало вѣщее мое всѣ эти рѣчи еще за мѣсяцъ! То-есть, я говорю, что нашему брату, хуторянину, высунуть носъ изъ своего захолустья въ большой свѣтъ—батюшки мои!—это все равно, какъ случается, иногда зайдешь въ покои великаго пана: всѣ обступятъ тебя и пойдутъ дурачить; еще бы ничего, пусть уже высшее лакейство,—нѣтъ, какой-нибудь оборванный мальчишка, посмотрѣть—дрянь, который копается на заднемъ дворѣ, и тотъ пристанетъ; и начнутъ со всѣхъ сторонъ притопывать ногами: "Куда? куда? зачѣмъ? пошелъ, мужикъ, пошелъ!"... Я скажу... Да что говорить! Мнѣ легче два раза въ годъ съѣздить въ Миргородъ, въ которомъ, вотъ уже пять лѣтъ, какъ не видалъ меня ни подсудокъ изъ земскаго суда, ни почтенный іерей, чѣмъ показаться въ этотъ великій свѣтъ; а показался,—плачь, не плачь, давай отвѣтъ.

У насъ, мои любезные читатели,—не во гнѣвъ будь сказано (вы, можетъ быть, и разсердитесь, что пасичникъ говоритъ вамъ запросто, какъ будто какому-нибудь свату своему или куму),—у насъ, на хуторахъ, водится издавна: какъ только окончатся работы въ полѣ, мужикъ залѣзетъ отдыхать на всю зиму на печь, и нашъ братъ припрячетъ своихъ пчелъ въ темный погребъ; когда ни журавлей на небѣ, ни грушъ на деревѣ не увидите болѣе; тогда, только вечеръ, уже навѣрно гдѣ-нибудь въ концѣ улицы брезжитъ огонекъ, смѣхъ и пѣсни слышатся издалече, бренчитъ балалайка, а подчасъ и скрипка, говоръ, шумъ... Это у насъ вечерницы! Онѣ, изволите видѣть, онѣ похожи на ваши балы; только нельзя сказать, чтобы совсѣмъ. На балы если вы ѣдете, то именно для того, чтобы

Digitized by Google

i) Пчеловодъ.



Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

# Предисловіе.

"Это что за невидаль: "Вечера на хуторь близ» Пчо это за "Вечера"? И швырнуль въ свъть како никъ!') Слава Богу! еще мало ободрали гусей вели тряпья на бумагу! Еще мало народу, сброду, вымарало пальцы въ чернилахъ! Деректа пасичника потащиться вслъдъ за другими! Придумаги развелось столько, что не придумает такое завернуть въ нее".

Слышало, слышало въщее мое всъ эти сяцъ! То-есть, я говорю, что нашему брату сунуть носъ изъ своего захолустья въ сольшо тюшки мои!—это все равно, какъ случается въ покои великаго пана: всъ обступять теся чить; еще бы ничего, пусть уже высше пакакой-нибудь оборванный мальчишка, посм торый копается на заднемъ дворъ, и тотъ нутъ со всъхъ сторонъ притопывать нутъ со всъхъ сторонъ притопывать нутъ! Мнъ легче два раза въ годъ въ которомъ, вотъ уже пять льтъ на подсудокъ изъ земскаго суда, ни почтанься въ этотъ великій свътъ; а почтанься всътъ великій свътъ; а почтанься в этотъ великій свътъ; а почтанься в за почтан

У насъ, мои любезные читатели зано (вы, можетъ быть, и разселите ритъ вамъ запросто, какъ буда или куму тасъ, на хуторалъ окончато гы въ полт всю зи ечь, и на ребъ: ког въ тем ty. на дет видите б гдъ-н концъ CTOслы далече. цалъ FOI ь... Эт ника, Ha учше, ыпущу рдцами повертъть ногами и позъвать въ руку; а у насъ соберется въ одну хату толпа дъвушекъ совсъмъ не для балу, съ веретеномъ, съ гребнями. И сначала будто и дъломъ займутся: веретена шумятъ, льются пъсни, и каждая не подыметъ и глазъ въ сторону; но только нагрянутъ въ хату парубки съ скрипачемъ, подымется крикъ, затъется шаль, пойдутъ танцы и заведутся такія штуки, что и разсказать нельзя.

Но лучше всего, когда собьются всъ въ тъсную кучку и пустятся загадывать загадки, или просто — нести болтовню. Боже ты мой! чего только не разскажутъ! откуда старины не выкопаютъ! какихъ страховъ не нанесутъ! Но нигдъ, можетъ быть, не было разсказываемо столько диковинъ, какъ на вечерахъ у пасичника Рудого Панька. 1) За что меня міряне прозвали Рудымъ Панькомъ ей Богу, не умъю сказать. И волосы, кажется, у меня теперь болье съдые, чъмъ рыжіе. Но у насъ, не извольте гнѣваться, такой обычай: какъ дадутъ кому люди какое прозвище, то и во въки-въковъ останется оно. Бывало, соберутся наканунъ праздничнаго дня добрые люди въ гости, въ пасичникову лачужку, усядутся за столъ, -- и тогда прошу только слушать. И то сказать, что люди были вовсе не простого десятка, не какіе-нибудь мужики хуторянскіе; да, можетъ, иному и повыше пасичника сдълали бы честь посъщеніемъ. Вотъ, напримъръ, знаете ли вы дьяка Диканьской церкви, Өому Григорьевича? Эхъ, голова! Что за исторіи умѣлъ онъ отпускать! Двъ изъ нихъ найдете въ этой книжкъ. Онъ никогда не носилъ пестрядеваго халата, какой встрътите вы на многихъ деревенскихъ дьячкахъ; но заходите къ нему и въ будни, онъ васъ всегда приметъ въ балахонъ изъ тонкаго сукна, цвъта застуженнаго картофельнаго киселя, за которое платилъ онъ въ Полтавъ чуть не по шести рублей за аршинъ. Отъ сапогъ его, у насъ никто не скажетъ на цѣломъ хуторѣ, чтобы слышенъ былъ запахъ дегтя; но всякому извѣстно, что онъ чистилъ ихъ самымъ лучшимъ смальцемъ, какого, думаю, съ радостью иной мужикъ положилъ бы себъ въ кашу. Никто не скажетъ также, чтобы онъ когда-либо утиралъ носъ полою своего балахона, какъ то дълаютъ иные люди его званія; но вынималъ изъ-за пазухи опрятно сложенный бѣлый платокъ, вышитый по всъмъ краямъ красными нитками, и, исправивши, что слъдуетъ, складывалъ его снова, по обыкновенію, въ двънадцатую долю и пряталъ за пазуху. А одинъ изъ гостей... Ну, тотъ уже былъ такой паничъ, что хоть сейчасъ нарядить въ засъдатели или подкоморіи. Бывало, поставитъ передъ со-



<sup>1)</sup> Рудый- рыжій. Панько-уменьшит. отъ Панасъ, Опанасъ (Аванасій).

бою палецъ и, глядя на конецъ его, пойдетъ разсказывать—

вычурно, да хитро, какъ въ печатныхъ книжкахъ! Иной разъ слушаешь, слушаешь, да и раздумье нападетъ. Ничего, хоть убей, не понимаешь. Откуда онъ словъ понабрался такихъ? Өома Григорьевичъ разъ ему насчетъ этого славную сплелъ присказку: онъ разсказалъ ему, какъ одинъ школьникъ, учившійся у какого-то дьяка грамотѣ, пріѣхалъ къ отцу и сталъ такимъ латыньщикомъ, что позабылъ даже нашъ языкъ православный, --всѣ слова сворачиваетъ на усъ: лопата у неголопатусъ, баба бабусъ. Вотъ, случилось разъ, пошли они вмъстъ съ отцомъ въ поле. Латыньщикъ увидълъ грабли и спрашиваетъ отца: "Какъ это, батьку, по-вашему называется?" Да и наступилъ, разинувши ротъ, ногою на зубы. Тотъ не успълъ собраться съ отвътомъ, какъ ручка, размахнувшись, поднялась и-хвать его по лбу! "Проклятыя грабли"! --закричалъ школьникъ, ухватясь рукою за лобъ и подскочивши на аршинъ: "какъ же онъ, —чортъ бы спихнулъсъ моста отца ихъ, — больно бьются! Такъ вотъ какъ! припомнилъ и имя, голубчикъ.--Такая присказка не по душъ пришлась затъйливому разсказчику. Не говоря ни слова, всталъ онъ съ мъста, разставилъ ноги свои посреди комнаты, нагнулъ голову немного впередъ, засунулъ руку въ задній карманъ гороховаго кафтана своего, вытащилъ круглую, подъ лакомъ, табакерку, щелкнулъ пальцемъ по намалеванной рожъ какого-то бусурманскаго генерала и, захвативши не малую порцію табаку, растертаго съ золою и листьями любистка, поднесъ ее коромысломъ къ носу и вытянулъ носомъ на лету всю кучку, не дотронувшись даже до большого пальца,—и все ни слова. Да какъ полѣзъ въ другой карманъ и вынулъ синій въ клѣткахъ бумажный платокъ, тогда только проворчалъ про себя, чуть-ли еще не по-"Не мечите бисера передъ свиньями"... "Быть же теперь ссоръ", подумалъ я, замътивъ, что пальцы у Өомы Григорьевича такъ и складывались дать дулю. Къ счастію, старуха моя догадалась поставить на столъ горячій книшъсъ масломъ. Всѣ принялись за дѣло. Рука Өомы Григорьевича вмъсто того, чтобъ показать шишъ, протянулась къ книшу, и, какъ всегда водится, начали прихваливать мастерицу-хозяйку. Еще былъ у насъ одинъ разсказчикъ; но тотъ (нечего бы къ ночи и вспоминать о немъ) такія выкапывалъ страшныя исторіи, что волосы ходили по головъ. Я нарочно и не помъщалъ ихъ сюда: еще напугаешь добрыхъ людей, такъ что пасичника, прости Господи, какъ чорта всъ станутъ бояться. Пусть лучше, какъ доживу, если дастъ Богъ, до новаго года и выпущу другую книжку, тогда можно будетъ постращать выходцами



съ того свъта и дивами, какія творились въ старину въ православной сторонъ нашей. Межъ ними, статься-можетъ, найдете побасенки самого пасичника, какія разсказывалъ онъ своимъ внукамъ. Лишь бы слушали да читали, а у меня, пожалуй, лънь только проклятая рыться, наберется и на десять такихъ книжекъ.

Да, вотъ было и позабылъ самое главное: какъ будете, господа, ъхать ко мнъ, то прямехонько берите путь по столбовой дорогъ на Диканьку. Я нарочно и выставилъ ее на первомъ листкъ, чтобы скоръе добрались до нашего хутора. Про Диканьку же, думаю, вы наслышались вдоволь. И то сказать, что тамъ домъ почище какого-нибудь пасичникова куреня. А про садъ и говорить нечего: въ Петербургъ вашемъ, върно, не сыщете такого. Пріъхавши же въ Диканьку, спросите только перваго попавшагося навстръчу мальчишку, пасущаго въ запачканной рубашкъ гусей: "А гдъ живетъ пасичникъ Рудый Панько?"—"А вотъ тамъ!" скажетъ онъ, указавши пальцемъ, и, если хотите, доведетъ васъ до самаго хутора. Прошу, однакожъ, не слишкомъ закладывать назадъ руки и, какъ говорится, финтить, потому что дороги по хуторамъ нашимъ не такъ гладки, какъ передъ вашими хоромами. Өома Григорьевичъ, третьяго году, прівзжая изъ Диканьки, понаввдался-таки въ провалъ съ новою таратайкою своею и гнъдою кобылою, несмотря на то, что самъ правилъ и что, сверхъ своихъ глазъ, надъвалъ по временамъ еще покупные.

Зато уже, какъ пожалуете въ гости, то дынь подадимъ такихъ, какихъ вы отъ-роду, можетъ быть, не ѣли; а меду, и забожусь, лучшаго не сыщете на хуторахъ: представьте себъ, что, какъ внесешь сотъ, духъ пойдетъ по всей комнатѣ, вообразить нельзя, какой: чистъ, какъ слеза или хрусталь дорогой, что бываетъ въ серьгахъ. А какими пирогами накормитъ моя старуха! Что за пироги, если бъ вы только знали: сахаръ, совершенный сахаръ! А масло, такъ вотъ и течетъ по губамъ, когда начнешь ъсть. Подумаешь, право: на что не мастерицы эти бабы! Пили ли вы когда-либо, господа, грушевый квасъ съ терновыми ягодами, или варенуху съ изюмомъ и сливами? Или, не случалось ли вамъ, подчасъ, ъсть путрю съ молокомъ? Боже ты мой, какихъ на свътъ нътъ кушаньевъ! Станешь ъсть-объяденье, да и полно: сладость неописанная! Прошлаго года... Однакожъ, что я въ самомъ дѣлѣ разболтался?.. Пріѣзжайте только, прівзжайте поскорви; а накормимъ такъ, что будете разсказывать и встръчному и поперечному.

Пасичникъ Рудый Панько.







I.

Какъ упоителенъ, какъ роскошенъ лътній день въ Малсроссіи! Какъ томительно-жарки тѣ часы, когда полдень блещетъ въ тишинъ и зноъ, и голубой, неизмъримый океанъ, сладострастнымъ куполомъ нагнувшійся надъ землею, нѣгѣ, жется, весь потонувши въ обнимая и заснулъ, сжимая прекрасную въ воздушныхъ объятіяхъ своихъ! На немъ ни облака; въ полѣ ни рѣчи. Все какъ будто умерло; вверху только, въ небесной глубинѣ, дрожитъ жаворонокъ, и серебряныя пъсни летятъ по воздушнымъ ступенямъ на влюбленную землю, да изръдка крикъ чайки, или звонкій голосъ перепела отдается въ степи. Лѣниво и бездумно, будто гуляющіе безъ цъли, стоятъ подоблачные дубы, и ослъпительные удары солнечныхъ лучей зажигаютъ цѣлыя живописныя массы листьевъ, накидывая на другія темную, какъ ночь, тънь, по которой только при сильномъ вътръ прыщетъ золото. Изумруды, топазы, яхонты эвирныхъ насѣкомыхъ сыплются надъ пестрыми огородами, осѣняемыми статными подсолнечниками. Сѣрыя скирды сѣна и золотые снопы хлѣба станомъ располагаются въ полѣ и кочуютъ по его неизмѣримости. Нагнувшіяся отъ тяжести плодовъ широкія вѣтви черешенъ, сливъ, яблонь, грушъ; небо, его чистое зеркало—рѣка въ зеленыхъ гордо поднятыхъ рамахъ... какъ полно сладострастія и нѣги малороссійское лѣто!

Такою роскошью блисталъ одинъ изъ дней жаркаго августа тысячу восемьсотъ... восемьсотъ... да лѣтъ тридцать будетъ назадъ тому, когда дорога, верстъ за десять до мѣстечка Сорочинецъ, кипѣла народомъ, поспѣшавшимъ со всѣхъ окрестныхъ и дальнихъ хуторовъ на ярмарку. Съ утра еще тянулись нескончаемою вереницею чумаки съ солью и рыбою. Горы горшковъ, закутанныхъ въ сѣно, медленно двигались, кажется, скучая своимъ заключеніемъ и темнотою; мѣстами только какая-нибудь расписанная ярко миска или макитра хвастливо выказывалась изъ высоко-взгроможденнаго на возу плетня и привлекала умиленные взгляды поклонниковъ роскоши. Много прохожихъ поглядывало съ завистью на высокаго гончара, владѣльца сихъ драгоцѣнностей, который медленными шагами шелъ за своимъ товаромъ, заботливо окутывая глиняныхъ своихъ щеголей и кокетокъ ненавистнымъ для нихъ сѣномъ.

Одиноко въ сторонъ тащился на истомленныхъ волахъ возъ, наваленный мъшками, пенькою, полотномъ и разною домашнею поклажею, за которымъ брелъ, въ чистой полотняной рубашкъ и запачканныхъ полотняныхъ шароварахъ, его хозяинъ. Лѣнивою рукою обтиралъ онъ катившійся градомъ потъ со смуглаго лица и даже капавшій съ длинныхъ усовъ, напудренныхъ тъмъ неумолимымъ парикмахеромъ, который безъ зову является и къ красавицъ и къ уроду и насильно пудритъ, нѣсколько тысячъ уже лѣтъ, весь родъ человѣческій. Рядомъ съ нимъ шла привязанная къ возу кобыла, смиренный видъ которой обличалъ преклонныя лѣта ея. Много встръчныхъ, и особливо молодыхъ парубковъ, брались за шапку, поровнявшись съ нашимъ мужикомъ. Однакожъ, не съдые усы и не важная поступь его заставляли это дълать; стоило только поднять глаза немного вверхъ, чтобы увидъть причину такой почтительности: на возу сидъла хорошенькая дочка, съ круглымъ личикомъ, съ черными бровями, ровными дугами поднявшимися надъ свътлыми карими глазами, съ безпечноулыбавшимися розовыми губками, съ повязанными на головъ красными и синими лентами, которыя, вмѣстѣ съ длинными косами и пучкомъ полевыхъ цвътовъ, богатою короною поко-

ились на ея очаровательной головкъ. Все, казалось, занимало ее; все было ей чудно, ново... и хорошенькіе глазки безпрестанно бъгали съ одного предмета на другой. Какъ не разсъяться! въ первый разъ на ярмаркъ! Дъвушка въ осъмнадцать лътъ въ первый разъ на ярмаркъ!.. Но ни одинъ изъ прохожихъ и проъзжихъ не зналъ, чего ей стоило упросить отца взять съ собою, который и душою радъ бы былъ это сдълать, если бы не злая /мачиха, /выучившаяся держать его въ рукахъ такъ же ловко, какъ онъ вожжи своей старой кобылы, тащившейся, за долгое служеніе, теперь на продажу. Неугомонная супруга... |Но мы и позабыли, | что и она тутъ же сидъла на высотъ воза въ нарядной шерстяной зеленой кофтъ, по которой, будто по горностаевому мъху, нашиты были хвостики краснаго только цвъта, въ богатой плахтъ, пестръвшей какъ шахматная доска, и въ ситцевомъ цвътномъ очипкъ, придававшемъ какую-то особенную важность ея красному полному лицу, по которому проскальзывало что-то столь непріятное, столь дикое, что каждый тотчасъ спъщилъ перенести встревоженный взглядъ свой на веселенькое личико дочки.

Глазамъ нашихъ путешественниковъ началъ уже открываться Псёлъ; издали уже въяло прохладою, которая казалась ощутительнъе послъ томительнаго, разрушающаго жара. Сквозь темно-и свътло-зеленые листья небрежно раскиданныхъ по лугу осокоровъ, березъ и тополей засверкали огненныя, одътыя холодомъ искры, и ръка-красавица блистательно обнажила серебряную грудь свою, на которую роскошно падали зеленыя кудри деревъ. Своенравная, какъ она, въ тъ упоительные часы, когда върное зеркало такъ завидно заключаетъ въ себъ ея полное гордости и ослъпительнаго блеска чело, лилейныя плечи и мраморную шею, осѣненную темною, упавшею съ русой головы волною, когда съ презрѣніемъ кидаетъ одни украшенія, чтобы замѣнить ихъ другими, и капризамъ ея конца нътъ, — она почти каждый годъ перемъняетъ свои окрестности, выбираетъ себъ новый путь и окружаетъ себя новыми разнообразными ландшафтами. ТРяды мельницъ подымали на тяжелыя свои колеса широкія волны и мощно кидали ихъ, разбивая въ брызги, обсыпая пылью и обдавая шумомъ окрестность. Возъ съ знакомыми намъ пассажирами взъъхалъ въ это время на мостъ, и рѣка во всей красотѣ и величіи, какъ цъльное стекло, раскинулась передъ ними. Небо, зеленые и синіе лѣса, люди, возы съ горшками, мельницы—все опрокинулось, стояло и ходило вверхъ ногами, не падая въ голубую прекрасную бездну. Красавица наша задумалась, глядя на роскошь вида, и позабыла даже лущить свой подсолнечGenerated on 2023-04-03 15:26 GMT / https://hdl.handle.net/2027/mdp.39015010222191 Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access\_use#pd-us-google

никъ, которымъ исправно занималась во все продолжение пути, какъ вдругъ слова: "Ай, да дивчина!" поразили слухъ ея. Оглянувшись, увидъла она толпу стоявшихъ на мосту парубковъ, изъ которыхъ одинъ, одътый пощеголеватъе прочихъ, въ бѣлой шапкѣ и въ сѣрой шапкѣ рѣшетиловскихъ смушекъ, подпершись въ бока, молодецки поглядывалъ на проъзжающихъ. Красавица не могла не замътить его загоръвшаго, но исполненнаго пріятности лица и огненныхъ очей, казалось, стремившихся видъть ее насквозь, и потупила глаза при мысли, что, можетъ быть, ему принадлежало произнесенное слово. "Славная дивчина!" продолжалъ парубокъ въ бѣлой свиткѣ, не сводя съ нея глазъ. "Я бы отдалъ все свое хозяйство, чтобы поцъловать ее. А вотъ впереди и дьяволъ сидитъ! "Хохотъ поднялся со всъхъ сторонъ; но разряженной сожительницъ медленно выступавшаго супруга не слишкомъ показалось такое привътствіе: красныя щеки ея превратились въ огненныя, и трескъ отборныхъ словъ посыпался дождемъ на голову разгульнаго парубка:

"Чтобъ ты подавился, негодный бурлакъ! Чтобъ твоего отца горшкомъ въ голову стукнуло! Чтобъ онъ поскользнулся на льду, антихристъ проклятый! Чтобъ ему на томъ свътъ чортъ бороду обжогъ!"

"Вишь, какъ ругается! " сказалъ парубокъ, вытаращивъ на нее глаза, какъ будто озадаченный такимъ сильнымъ залпомъ неожиданныхъ привътствій: "и языкъ у нея, у столътней въдьмы, не заболитъ выговорить эти слова!"

"Столътней!"... подхватила пожилая красавица. "Нечестивецъ! поди, умойся напередъ! Сорванецъ негодный! Я не видала твоей матери, но знаю, что дрянь. И отецъ дрянь и тетка дрянь. Столътней!.. что у него молоко еще на губахъ ...

Тутъ возъ началъ спускаться съ мосту, и послъднихъ словъ уже невозможно было разслушать; но парубокъ не хотълъ, кажется, кончить этимъ: не думая долго, схватилъ онъ комокъ грязи и швырнулъ вслъдъ за нею. Ударъ былъ удачнъе, нежели можно было предполагать: весь новый ситцевый очипокъ забрызганъ былъ грязью, и хохотъ разгульныхъ повъсъ удвоился съ новою силою. Дородная щеголиха вскипъла гнъвомъ; но возъ отъъхалъ въ это время довольно далеко, и месть ея обратилась на безвинную падчерицу и медленнаго сожителя, который привыкнувъ издавна къ подобнымъ явленіямъ, сохранялъ упорное молчаніе и хладнокровно принималъ мятежныя ръчи разгнъванной супруги. Однакожъ, несмотря на это, неутомимый языкъ ея трещалъ и болтался во рту до тъхъ поръ, пока не прівхали они въ пригородье, къ старому знакомому и куму, казаку Цыбуль. Встрьча съ кумовьями, давно не видавшимися, выгнала на время изъ головы это непріятное происшествіе, заставивъ нашихъ путниковъ поговорить объ ярмаркь и отдохнуть немного посль дальняго пути.

11.

Що Боже, ты мій Господе! чого нема на тій ярмарци! колеса, сало, деготь, тютюнъ, ремень, цыбуля, крамари всяки... такъ, що хоть бы въ кишени було рубливъ и съ тридцять, то и тогди бъ не закупывъ усіеи ярмаркы.

Изъ малороссійской комедіи.

Вамъ, върно, случалось слышать гдъ-то валящійся отдаленный водопадъ, когда встревоженная окрестность гула, и хаосъ чудныхъ неясныхъ звуковъ вихремъ носится передъ вами. Не правда ли, не тъ ли самыя чувства мгновенно обхватятъ васъ въ вихръ сельской ярмарки, когда весь народъ сростается въ одно огромное чудовище и шевелится всъмъ своимъ туловищемъ на площади и по тѣснымъ улицамъ, кричитъ, гогочетъ, гремитъ? Шумъ, брань, мычаніе, блеяніе, ревъ-все сливается въ одинъ нестройный говоръ. мъшки, съно, цыгане, горшки, бабы, пряники, шапки---все ярко, пестро, нестройно, мечется кучами и снуется передъ глазами. Разноголосыя ръчи потопляютъ другъ друга, и ни одно слово не выхватится, не спасется отъ этого потопа; ни одинъ крикъ не выговорится ясно. Только хлопанье по рукамъ торгашей слышится со всъхъ сторонъ ярмарки. Ломается возъ, звенитъ желъзо, гремятъ сбрасываемыя на землю доски, и закружившаяся голова недоумъваетъ, куда обратиться. Пріъзжій мужикъ нашъ съ чернобровою дочкою давно уже толкался въ народъ: подходилъ къ одному возу, щупалъ другой, примънивался къ цѣнамъ; а между тѣмъ мысли его ворочались безостановочно около десяти мъшковъ пшеницы и старой кобылы, привезенныхъ имъ на продажу. По лицу его дочки замътно было, что ей не слишкомъ пріятно тереться около возовъ съ мукою и пшеницею. Ей бы хотълось туда, гдъ подъ полотняными ятками нарядно развъшаны красныя ленты, серьги, оловянные, мъдные кресты и дукаты. Но и тутъ, однакожъ, она находила себъ много предметовъ для наблюденія: ее смъшило



до крайности, какъ цыганъ и мужикъ били одинъ другого по рукамъ, вскрикивая сами отъ боли; какъ пьяный жидъ давалъ бабѣ киселя¹); какъ поссорившіяся перекупки перекидывались бранью и раками; какъ москаль, поглаживая одною рукою свою козлиную бороду, другою... Но вотъ, почувствовала она, кто-то дернулъ ее за шитый рукавъ сорочки. Оглянулась—и парубокъ въ бѣлой свиткѣ, съ яркими очами, стоялъ передъ нею. Жилки ея вздрогнули, и сердце забилось такъ, какъ еще никогда, ни при какой радости, ни при какомъ горѣ: и чудно, и любо ей показалось, и сама не могла растолковать, что дѣлалось съ нею.

"Не бойся, серденько, не бойся! "говорилъ онъ ей вполголоса, взявши ея руку: "я ничего не скажу тебъ худого! "

"Можетъ быть, это и правда, что ты ничего не скажешь худого",—подумала про себя красавица:—"только мнѣ чудно... върно, это лукавый! Сама, кажется, знаешь, что не годится такъ... а силы недостаетъ взять отъ него руку".

Мужикъ оглянулся и хотълъ что-то промолвить дочери, но въ сторонъ послышалось слово: пшеница. Это магическое слово заставило его, въ ту же минуту, присоединиться къ двумъ громко разговаривавшимъ негоціантамъ, и приковавшагося къ нимъ вниманія уже ничто не въ состояніи было развлечь. Вотъ что говорили негоціанты о пшеницъ.

III.

Чи бачишь, винъ якый парныще? На свити трохы есть такыхъ,— Сивуху такъ, мовъ брагу, хлыще! Котляревскій. Энеида.

"Такъ ты думаешь, землякъ, что плохо пойдетъ наша пшеница?" — говорилъ человѣкъ, съ виду похожій на заѣзжаго мѣщанина, обитателя какого-нибудь мѣстечка, въ пестрядевыхъ, запачканныхъ дегтемъ и засаленныхъ шароварахъ, другому, въ синей, мѣстами уже съ заплатами, свиткѣ и съ огромною шишкою на лбу.

"Да, думать нечего тутъ: я готовъ вскинуть на себя петлю и болтаться на этомъ деревѣ, какъ колбаса передъ Рождествомъ на хатѣ, если мы продадимъ хоть одну мѣрку".



<sup>1) &</sup>quot;Давать киселя" значитъ ударить кого-нибудь сзади ногъ.

"Кого ты, землякъ, морочишь? Привозу вѣдь, кромѣ нашего, нѣтъ вовсе", —возразилъ человѣкъ въ пестрядевыхъ шароварахъ.

"Да, говорите себѣ, что хотите",—думалъ про себя отецъ нашей красавицы, не пропускавшій ни одного слова изъ разговора двухъ негоціантовъ: "а у меня десять мѣшковъ есть въ запасѣ".

"То-то и есть, что если гдѣ замѣшалась чертовщина, то ожидай столько проку, сколько отъ голоднаго москаля",—значительно сказалъ человѣкъ съ шишкою на лбу.

"Какая чертовщина?"—подхватилъ человѣкъ въ пестрядевыхъ шароварахъ.

"Слышалъ ли ты, что поговариваютъ въ народѣ?"—продолжалъ съ шишкою на лбу, наводя на него искоса свои угрюмыя очи.

"Hy!"

"Ну, то-то, ну! Засѣдатель, чтобъ ему не довелось больше обтирать губъ послѣ панской сливянки, отвелъ для ярмарки проклятое мѣсто, на которомъ, хоть тресни, ни зерна не спустишь. Видишь ли ты тотъ старый, развалившійся сарай, что вонъ-вонъ стоитъ подъ горою?" (Тутъ любопытный отецъ нашей красавицы подвинулся еще ближе и весь превратился, казалось, во вниманіе). "Въ томъ сараѣ то и дѣло, что водятся чертовскія шашни, и ни одна ярмарка на этомъ мѣстѣ не проходила безъ бѣды. Вчера волостной писарь проходилъ поздно вечеромъ, только глядь, въ слуховое окно выставилось свиное рыло и хрюкнуло такъ, что у него морозъ подралъ по кожѣ. Того и жди, что опять покажется красная свитка!"

"Что-жъ это за красная свитка?"

Тутъ у нашего внимательнаго слушателя волосы поднялись дыбомъ. Со страхомъ оборотился онъ назадъ и увидѣлъ, что дочка его и парубокъ спокойно стояли, обнявшись и напѣвая другъ другу какія-то любовныя сказки, позабывъ про всѣ находящіяся на свѣтѣ свитки. Это разогнало его страхъ и заставило обратиться къ прежней безпечности.

"Эге-ге-ге, землякъ! да ты мастеръ, какъ вижу, обниматься! А я на четвертый только день послъ свадьбы выучился обнимать покойную свою Хвеську, да и то, спасибо куму: бывши дружскою, уже надоумилъ".

Парубокъ замѣтилъ тотъ же часъ, что отецъ его любезной не слишкомъ далекъ, и въ мысляхъ принялся строить планъ, какъ бы склонить его въ свою пользу.



"Ты, върно, человъкъ добрый, не знаешь меня, а я тебя тотчасъ узналъ".

"Можетъ, и узналъ".

"Если хочешь, и имя, и прозвище, и всякую всячину разскажу: тебя зовутъ Солопій Черевикъ".

"Такъ, Солопій Черевикъ".

"А вглядись-ка хорошенько: не узнаешь ли меня?"

"Нѣтъ, не познаю. Не во гнѣвъ будь сказано: на вѣку столько довелось наглядѣться рожъ всякихъ, что чортъ ихъ и припомнитъ всѣхъ!"

"Жаль же, что ты не припомнишь Голопупенкова сына!"

"А ты будто Охримовъ сынъ?"

"А кто-жъ? Развъ одинъ только *лысый дидько*, если не онъ".

Тутъ пріятели побрались за шапки, и пошло лобызаніе; нашъ Голопупенковъ сынъ, однакожъ, не теряя времени, рѣшился въ ту же минуту осадить новаго своего знакомаго.

"Ну, Солопій, вотъ, какъ видишь, я и дочка твоя полюбили другъ друга такъ, что хоть бы и навѣки жить вмѣстѣ".

"Что-жъ, Параска", -- сказалъ Черевикъ, оборотившись и смѣясь къ своей дочери: -- "можетъ, и въ самомъ дѣлѣ, чтобы уже, какъ говорятъ, вмѣстѣ и того... чтобы и паслись на одной травѣ! Что? по рукамъ? А ну-ка, новобранный зять, давай могарычу!"

И всѣ трое очутились въ извѣстной ярмарочной рестораціи—подъ яткою у жидовки, усѣянною многочисленной флотиліей сулей, бутылей, фляжекъ всѣхъ родовъ и возрастовъ.

"Эхъ, хватъ! за это люблю!"— говорилъ Черевикъ, немного подгулявши и видя, какъ нареченный зять его налилъ кружку, величиною съ полкварты, и, нимало не поморщившись, выпилъ до дна, хвативъ потомъ ее вдребезги. "Что скажешь, Параска? Какого я жениха тебъ досталъ! Смотри, смотри: какъ онъ молодецки тянетъ пънную!.."

И посмъиваясь, и покачиваясь, побрелъ онъ съ нею къ своему возу; а нашъ парубокъ отправился по рядамъ съ красными товарами, въ которыхъ находились купцы даже изъ Гадяча и Миргорода, двухъ знаменитыхъ городовъ Полтавской губерніи, выглядывать получше деревянную люльку въ мъдной, щегольской оправъ, цвътистый по красному полю платокъ и шапку, для свадебныхъ подарковъ тестю и всъмъ, кому слъдуетъ.



IV.

Хоть чоловикамъ не онее, Да коли жинци, бачишь, тее, Такъ треба угодиты...

Котляревскій.

"Ну, жинка, а я нашелъ жениха дочкъ!"

"Вотъ, какъ разъ до того теперь, чтобы жениховъ отъискивать! Дурень, дурень! тебѣ, вѣрно, и на роду написано остаться такимъ! Гдѣ-жъ таки ты видѣлъ, гдѣ-жъ таки ты слышалъ, чтобы добрый человѣкъ бѣгалъ теперь за женихами? Ты подумалъ бы лучше, какъ пшеницу съ рукъ сбыть. Хорошъ долженъ быть и женихъ тамъ! Думаю, оборваннѣйшій изъ всѣхъ голодрабцевъ".

"Э, какъ бы не такъ! Посмотрѣла бы ты, что тамъ за парубокъ! Одна свитка больше стоитъ, чѣмъ твоя зеленая кофта и красные сапоги. А какъ сивуху важно дуетъ!.. Чортъ меня возьми вмѣстѣ съ тобою, если я видѣлъ на вѣку своемъ, чтобы парубокъ духомъ вытянулъ полкварты, не поморщившись!"

"Ну, такъ: ему если пьяница да бродяга, такъ и его масти. Бъюсь объ закладъ, если это не тотъ самый сорванецъ, который увязался за нами на мосту. Жаль, что до сихъ поръ онъ не попадется мнъ: я бы дала ему знать".

"Что-жъ, Хивря, хоть бы и тотъ самый: чѣмъ же онъ сорванецъ?"

"Э! чъмъ же онъ сорванецъ? Ахъ, ты безмозглая башка! Слышишь! Чъмъ же онъ сорванецъ? Куда же ты запряталъ дурацкіе глаза свои, когда проъзжали мы мельницы? Ему, хоть бы тутъ же, передъ его запачканнымъ въ табачищъ носомъ, нанесли жинкъ его безчестье, ему бы и нуждочки не было".

"Все, однако же, я не вижу въ немъ ничего худого: парень хоть куда! Только развъ, что заклеилъ на мигъ образину твою навозомъ".

"Эге! да ты, какъ я вижу, слова не дашь мнѣ выговорить! А что это значитъ? Когда это бывало съ тобою? вѣрно, успѣлъ уже хлебнуть, не продавши ничего?"

Тутъ Черевикъ нашъ замѣтилъ и самъ, что разговорился черезчуръ, и закрылъ въ одно мгновеніе голову свою руками, предполагая, безъ сомнѣнія, что разгнѣванная сожительница не замедлитъ вцѣпиться въ его волосы своими супружескими когтями.

"Туда къ чорту! Вотъ тебъ и свадьба!" думалъ онъ про себя, уклоняясь отъ сильно наступавшей супруги. "Придется



отказать доброму человъку ни за что, ни про что. Господи, Боже мой! за что такая напасть на насъ, гръшныхъ? И такъ много всякой дряни на свътъ, а Ты еще и жинокъ наплодилъ!"

٧.

Не хилися, явороньку, Ще ты зелененькій; Не журыся, козаченьку, Ще ты молоденькій!

Разсѣянно глядѣлъ парубокъ въ бѣлой свиткѣ, сидя у своего воза, на глухо шумѣвшій вокругъ него народъ. Усталое солнце уходило отъ міра, спокойно пропылавъ свой полдень и утро, и угасающій день плѣнительно и ярко румянился. Ослѣпительно блистали верхи бѣлыхъ шатровъ и ятокъ, осѣненные какимъ-то едва примѣтнымъ огненно-розовымъ свѣтомъ. Стекла наваленныхъ кучами оконницъ горѣли, зеленыя фляжки и чарки на столахъ у шинкарокъ превратились въ огненныя; горы дынь, арбузовъ и тыквъ казались вылитыми изъ золота и темной мѣди. Говоръ примѣтно становился рѣже и глуше, и усталые языки перекупокъ, мужиковъ и цыганъ лѣнивѣе и медленнѣе поворачивались. Гдѣ-гдѣ начиналъ сверкать огонекъ, и благовонный паръ отъ варившихся галушекъ разносился по утихавшимъ улицамъ.

"О чемъ загорюнился, Грыцько?"— вскричалъ высокій, загорѣвшій цыганъ, ударивъ по плечу нашего парубка.— "Что-жъ, отдавай волы за двадцать!"

"Тебъ бы все волы, да волы. Вашему племени все бы корысть только; поддъть да обмануть добраго человъка".

"Тьфу, дьяволъ! Да тебя не на шутку забрало. Ужъ не съ досады ли, что самъ навязалъ себъ невъсту?"

"Нѣтъ, это не по-моему: я держу свое слово: что разъ сдѣлалъ, тому и навѣки быть. А вотъ у хрыча Черевика нѣтъ совѣсти, видно, и на полъ-шеляга: сказалъ, да и назадъ... Ну, его и винить нечего: онъ—пень, да и полно. Все это штуки старой вѣдьмы, которую мы сегодня съ хлопцами на мосту ругнули на всѣ бока! Эхъ, если бы я былъ царемъ или паномъ великимъ, я бы первый перевѣшалъ всѣхъ тѣхъ дурней, которые позволяютъ себя сѣдлать бабамъ"...

"А спустишь воловъ за двадцать, если мы заставимъ Черевика отдать намъ Параску?".

Въ недоумѣніи посмотрѣлъ на него Грыцько. Въ смуглыхъ чертахъ цыгана было что-то злобное, язвительное, низкое и



вмъстъ высокомърное: человъкъ, взглянувшій на него, уже готовъ былъ сознаться, что въ этой чудной душъ кипятъ достоинства великія, но которымъ одна только награда есть на земль—висълица. Совершенно провалившійся между носомъ и острымъ подбородкомъ ротъ, въчно осъненный язвительною улыбкой, небольшіе, но живые, какъ огонь, глаза и безпрестанно мъняющіяся на лицъ молніи предпріятій и умысловъ, все это какъ будто требовало особеннаго, такого же страннаго для себя костюма, какой именно былъ тогда на немъ. Этотъ темно-коричневый кафтанъ, прикосновеніе къ которому, казалось, превратило бы его въ пыль; длинные, валившіеся по плечамъ охлопьями черные волосы; башмаки, надътые на босыя, загорълыя ноги, все это, казалось, приросло къ нему и составляло его природу.

"Не за двадцать, а за пятнадцать отдамъ, если не солжешь только! "—отвъчалъ парубокъ, не сводя съ него испытующихъ очей.

- "За пятнадцать? ладно! Смотри же, не забывай: за пятнадцать! Вотъ тебъ и синица въ задатокъ!"
  - "Ну, а если солжешь?"
  - "Солгу—задатокъ твой."
  - "Ладно! Ну, давай же по рукамъ!"
  - "Давай!"

## VI.

Отъ бида: Романъ иде, оттеперъ, якъ разъ, надсадыть мини бебехивъ, да и вамъ, пане Хомо, не безъ лыха буде.

Изъ малоросс. комедіи.

"Сюда, Афанасій Ивановичъ! Вотъ тутъ плетень пониже, поднимайте ногу, да не бойтесь: дурень мой отправился на всю ночь съ кумомъ подъ возы, чтобы москали на случай не подцѣпили чего".

Такъ грозная сожительница Черевика ласково ободряла трусливо лѣпившагося около забора поповича, который поднялся скоро на плетень и долго стоялъ на немъ въ недоумѣніи, будто длинное, страшное привидѣніе, измѣривая окомъ, куда бы лучше спрыгнуть, и, наконецъ, съ шумомъ обрушился въ бурьянъ.

"Вотъ бъда! Не ушиблись ли вы, не сломили ли еще, Боже оборони, шеи?"—лепетала заботливая Хивря.

Сочинения Гоголя. т. 1.

2



"Тс! ничего, ничего, любезнъйшая Хавронья Никифоровна! "болъзненно и шопотно произнесъ поповичъ, подымаясь на ноги: "выключая только уязвленія со стороны крапивы, сего зміеподобнаго злака, по выраженію покойнаго отца протопопа."

"Пойдемте же теперь въ хату; тамъ никого нѣтъ. А я думала было уже, Афанасій Ивановичъ, что къ вамъ болячка



"Сюда, Афанасій Ивановичъ! Вотъ тутъ плетень пониже"... Рисунокъ  $B_\bullet$  Маковскаго.

или соняшница пристала: нѣтъ, да и нѣтъ. Каково же вы поживаете? Я слышала, что панъ-отцу перепало теперь не мало всякой всячины?"

"Сущая бездълица, Хавронья Никифоровна: батюшка всего получилъ за весь постъ мъшковъ пятнадцать ярового, проса



Аванасій Ивановичъ и Хивря, Рисунокъ В. Маковскаю.

мѣшка четыре, кнышей съ сотню; а куръ, если сосчитать, то не будетъ и пятидесяти штукъ; яйца же большею частью протухлыя. Но во-истину сладостныя приношенія, сказать примѣрно, единственно отъ васъ предстоитъ получить, Хавронья Никифоровна! — продолжалъ поповичъ, умильно поглядывая на нее и подсовываясь поближе.

"Вотъ вамъ и приношеніе, Афанасій Ивановичъ! " проговорила она, ставя на столъ миски и жеманно застегивая свою, будто не нарочно разстегнувшуюся, кофту: "вареники, галушечки пшеничныя, пампушечки, товченички!"

"Бьюсь объ закладъ, если это сдѣлано не хитрѣйшими руками изъ всего Евина рода!" сказалъ поповичъ, принимаясь за товченички и придвигая другою рукою варенички. "Однакожъ, Хавронья Никифоровна, сердце мое жаждетъ отъ васъ кушанья послаще всѣхъ пампушечекъ и галушечекъ".

"Вотъ я уже и не знаю, какого вамъ еще кушанья хочется, Афанасій Ивановичъ!"— отвѣчала дородная красавица, притворяясь не понимающею.

"Разумъется, любви вашей, несравненная Хавронья Никифоровна!"—шопотомъ произнесъ поповичъ, держа въ одной рукъ вареникъ, а другою обнимая широкій станъ ея.

"Богъ знаетъ, что вы выдумываете, Афанасій Ивановичъ!" сказала Хивря, стыдливо потупивъ глаза свои. "Чего добраго, вы, пожалуй, затъете еще цъловаться!"

"Насчетъ этого я вамъ скажу, хоть бы и про себя", продолжалъ поповичъ: "въ бытность мою, примърно сказать, еще въ бурсъ, вотъ, какъ теперь помню..."

Тутъ послышался на дворѣ лай и стукъ въ ворота. Хивря поспѣшно выбѣжала и возвратилась, вся поблѣднѣвши.

"Ну, Афанасій Ивановичъ, мы попались съ вами: народу стучится куча, и мнъ почудился кумовъ голосъ"...

Вареникъ остановился въ горлъ поповича... Глаза его выпялились, какъ будто какой-нибудь выходецъ съ того свъта только-что сдълалъ ему передъ симъ визитъ свой.

"Полъзайте сюда!"— кричала испуганная Хивря, указывая на положенныя подъ самымъ потолкомъ, на двухъ перекладинахъ, доски, на которыхъ была навалена разная домашняя рухлядь.

Опасность придала духу нашему герою. Опамятовавшись немного, вскочилъ онъ на лежанку и полѣзъ оттуда осторожно на доски; а Хивря побѣжала безъ памяти къ воротамъ, потому что стукъ повторялся въ нихъ съ большею силою и нетерпѣніемъ.



VII.

Да тутъ чудасія, мосьпане! Изъ малоросс. комедіи.

На ярмаркъ случилось странное происшествіе: все наполнилось слухомъ, что гдѣ-то между товаромъ показалась *крас*ная свитка. Старухъ, продававшей бублики, почудился сатана, въ образинъ свиньи, который безпрестанно наклонялся надъ возами, какъ будто искалъ чего. Это быстро разнеслось по всъмъ угламъ уже утихнувшаго табора, и всъ считали преступленіемъ не върить, несмотря на то, что продавица бубликовъ, которой подвижная лавка была рядомъ съ яткою шинкарки, раскланивалась весь день безъ надобности и писала ногами совершенное подобіе своего лакомаго товара. Къ этому присоединились еще увеличенныя въсти о чудъ, видънномъ волостнымъ писаремъ въ развалившемся сараѣ, такъ что къ ночи всъ тъснъе жались другъ къ другу; спокойствіе разрушилось, и страхъ мѣшалъ всякому сомкнуть глаза свои; а тѣ, которые были не совсъмъ храбраго десятка и запаслись ночлегами въ избахъ, убрались домой. Къ числу послъднихъ принадлежалъ и Черевикъ съ кумомъ и дочкою, которые, вмъстъ съ напросившимися къ нимъ въ хату гостями, произвели сильный стукъ, такъ перепугавшій нашу Хиврю. Кума уже немного поразобрало. Это можно было видѣть изъ того, что онъ два раза проѣхалъ съ своимъ возомъ по двору, покамѣстъ нашелъ хату. Гости тоже были всъ въ веселомъ расположеніи и безъ церемоніи вошли прежде самого хозяина. Супруга нашего Черевика сидъла, какъ на иголкахъ, когда принялись они шарить по всъмъ угламъ хаты.

"Что, кума! " вскричалъ вошедшій кумъ: "тебя все еще трясетъ лихорадка? "

"Да, нездоровится", отвъчала Хивря, безпокойно поглядывая на доски, накладенныя подъ потолкомъ.

"А ну, жена, достань-ка тамъ въ возу баклажку!" говорилъ кумъ пріѣхавшей съ нимъ женѣ: "мы черпнемъ ее съ добрыми людьми, а то проклятыя бабы понапугали насъ такъ, что и сказать стыдно. Вѣдь мы, ей Богу, братцы, по пустякамъ пріѣхали сюда!" продолжалъ онъ, прихлебывая изъ глиняной кружки. "Я тутъ же ставлю новую шапку, если бабамъ не вздумалось посмѣяться надъ нами. Да хоть бы и въ самомъ дѣлѣ сатана, — что сатана? Плюйте ему на голову! Хоть бы сію же минуту вздумалось ему стать вотъ здѣсь, напримѣръ, передо мною: будь я собачій сынъ, если не поднесъ бы ему дулю подъ самый носъ!"



"Отчего же ты вдругъ поблъднълъ весь?" закричалъ одинъ изъ гостей, превышавшій всѣхъ головою и старавшійся всегда выказывать себя храбрецомъ.

"Я?... Господь съ вами! приснилось!"

Гости усмъхнулись; довольная улыбка показалась на лицъ рѣчистаго храбреца.

"Куда теперь ему блѣднѣть!" подхватилъ другой: "щеки у него расцвъли, какъ макъ; теперь онъ не Цыбуля, а бурякъ, или лучше — сама красная свитка, которая такъ напугала людей".

Баклажка прокатилась по столу и сдълала гостей еще веселье прежняго. Тутъ Черевикъ нашъ, котораго давно мучила красная свитка и не давала ни на минуту покою его любопытному духу, приступилъ къ куму.

"Скажи, будь ласковъ, кумъ! Вотъ прошусь, да и не допрошусь исторіи про эту проклятую свитку".

"Э, кумъ! оно бы не годилось разсказывать на ночь; да развъ уже для того, чтобы угодить тебъ и добрымъ людямъ (при семъ обратился онъ къгостямъ), которымъ, я примѣчаю, столько же, какъ и тебъ, хочется узнать про эту диковинку. Ну, быть такъ. Слушайте-жъ! "

Тутъ онъ почесалъ плеча, утерся полою, положилъ объ руки настолъ и началъ:

"Разъ, за какую вину, ей Богу, уже и не знаю, только выгнали одного чорта изъ пекла..."

"Какъ же, кумъ!" прервалъ Черевикъ: "какъ же могло это статься, чтобы чорта выгнали изъ пекла?"

"Что-жъ дълать, кумъ! выгнали да и выгнали, какъ собаку мужикъ выгоняетъ изъ хаты. Можетъ быть, на него нашла блажь сдълать какое-нибудь доброе дъло: ну, и указали двери. Вотъ, чорту бъдному такъ стало скучно, такъ скучно по пеклъ, что хоть до петли. Что дълать? Давай съ горя пьянствовать. Угнъздился въ томъ самомъ сараъ, который, ты видълъ, развалился подъ горою и мимо котораго ни одинъ добрый человъкъ не пройдетъ теперь, не оградивъ напередъ себя крестомъ святымъ; и сталъ чортъ такой гуляка, какого не сыщешь между парубками: съ утра до вечера то и дъло, что сидитъ въ шинкѣ!"..

Тутъ опять строгій Черевикъ прервалъ нашего разсказчика:

"Богъ знаетъ, что говоришь ты, кумъ! Какъ можно, чтобы чорта впустилъ кто-нибудь въ шинокъ? Вѣдь у него же есть, слава Богу, и когти на лапахъ, и рожки на головъ".

"Вотъ то-то и штука, что на немъ была шапка и рукавицы. Кто его распознаетъ? Гулялъ, гулялъ, — наконецъ, пришлось до



того, что пропилъ все, что имълъ съ собою. Шинкарь долго

върилъ, потомъ и пересталъ. Пришлось чорту заложить красную свитку свою, чуть ли не въ треть цѣны, жиду, шинковавшему тогда на Сорочинской ярмаркъ. Заложилъ и говоритъ ему: "Смотри, жидъ, я приду къ тебъ за свиткой ровно черезъ годъ: береги ее! "-и пропалъ, какъ будто въ воду. Жидъ разсмотрълъ хорошенько свитку: сукно такое, что и въ Миргородъ не достанешь! а красный цвътъ горитъ, какъ огонь, такъ что не наглядълся бы! Вотъ жиду показалось скучно дожидаться срока. Почесалъ себъ песики, да и содралъ съ какого-то прівзжаго пана мало не пять червонцевъ. О срокв жидъ и позабылъ было совсѣмъ. Какъ вотъ разъ, подъ вечерокъ, приходитъ какой-то человъкъ: "Ну, жидъ, отдавай мою свитку! "Жидъ сначала было и не позналъ, а послъ, какъ разглядълъ, такъ и прикинулся, будто въ глаза не видалъ: "Какую свитку? У меня нътъ никакой свитки! Я знать не знаю твоей свитки! "Тотъ, глядь, и ушелъ; только къ вечеру, когда жидъ, заперши свою конуру и пересчитавши по сундукамъ деньги, накинулъ на себя простыню и началъ по-жидовски молиться Богу, — слышитъ шорохъ... Глядь — во всъхъ окнахъ повыставились свиныя рыла... " Тутъ въ самомъ дѣлѣ послышался какой-то неясный звукъ,

весьма похожій на хрюканье свиньи; всѣ поблѣднѣли... Потъ выступилъ на лицъ разсказчика.

- "Что?" произнесъ въ испугѣ Черевикъ.
- "Ничего!..." отвѣчалъ кумъ, трясясь всѣмъ тѣломъ.
- "Ась!" отозвался одинъ изъ гостей.
- "Ты сказалъ?...."
- "Нѣтъ!"
- "Кто-жъ это хрюкнулъ?"
- "Богъ знаетъ, чего мы переполошились! Ничего нѣтъ!" Всѣ боязливо стали осматриваться вокругъ и начали шарить по угламъ. Хивря была ни жива, ни мертва.
- "Эхъ, вы, бабы, бабы!" произнесла она громко: "вамъ ли козаковать и быть мужьями! Вамъ бы веретено въ руки, да и посадить за гребень! Одинъ кто-нибудь, можетъ, прости Господи, угръшился; подъ къмъ-нибудь скамейка заскрипъла, а всъ и метнулись, какъ полоумные! "

Это привело въ стыдъ нашихъ храбрецовъ и заставило ихъ ободриться. Кумъ хлебнулъ изъ кружки и началъ разсказывать далѣе:

"Жидъ обмеръ; однакожъ свиньи на ногахъ, длинныхъ, какъ ходули, повлъзали въ окна и мигомъ оживили жида плетеными тройчатками, заставя его плясать повыше вотъ этого сволока.



Жидъ—въ ноги, признался во всемъ.... Только свитки нельзя уже было воротить скоро. Пана обокралъ на дорогѣ какой-то цыганъ и продалъ свитку перекупкѣ; та привезла ее снова на Сорочинскую ярмарку, но съ тъхъ поръ уже никто ничего не сталъ покупать у нея. Перекупка дивилась и, наконецъ, смекнула: върно, виною всему красная свитка; не даромъ, надъвая ее, чувствовала, что ее все давитъ что-то. Не думая, не гадая долго, бросила въ огонь, — не горитъ бъсовская одежда!... "Э, да это чортовъ подарокъ! "Перекупка умудрилась и подсунула въ возъ одному мужику, вывезшему продавать масло. Дурень и обрадовался; только масла никто и спрашивать не "Эхъ, не добрыя руки подкинули свитку!" Схватилъ топоръ и изрубилъ ее въ куски; глядь, —и лѣзетъ одинъ кусокъ къ другому, и опять цѣлая свитка! Перекрестившись, хватилъ топоромъ въ другой разъ, куски разбросалъ по всему мъсту и уѣхалъ. Только съ тѣхъ поръ каждый годъ, и какъ разъ во время ярмарки, чортъ съ свиною личиною ходитъ по всей площади, хрюкаетъ и подбираетъ куски своей свитки. Теперь, говорятъ, одного только лъваго рукава не достаетъ ему. Люди съ тѣхъ поръ открещиваются отъ того мѣста, и вотъ уже будетъ лътъ съ десятокъ, какъ не было на немъ ярмарки. Да нелегкая дернула теперь засъдателя от.... "

Другая половина слова замерла на устахъ разсказчика: окно брякнуло съ шумомъ; стекла, звеня, вылетъли вонъ, и страшная свиная рожа выставилась, поводя очами, какъ будто спрашивая: "А что вы тутъ дълаете, добрые люди?"

## VIII.

...Пиджавъ хвистъ, мовъ собака. Мовъ Каинъ, затрусывсь увесь; Изъ носа потекла табака. Котляревскій. Энеида.

Ужасъ оковалъ всѣхъ, находившихся въ хатѣ. Кумъ, съ разинутымъ ртомъ, превратился въ камень; глаза его выпучились, какъ будто хотѣли выстрѣлить; разверстые пальцы остались неподвижными на воздухѣ. Высокій храбрецъ, въ непобѣдимомъ страхѣ, подскочилъ подъ потолокъ и ударился головою объ перекладину; доски посунулись, и поповичъ съ громомъ и трескомъ полетѣлъ на землю.

"Ай! ай! ай!" отчаянно закричалъ одинъ, повалившись на лавку въ ужасъ и болтая на ней руками и ногами.



"Спасайте!" горланилъ другой, закрывшись тулупомъ.

Кумъ, выведенный изъ окаменѣнія вторичнымъ испугомъ, поползъ въ судорогахъ подъ подолъ своей супруги. Высокій храбрецъ полѣзъ въ печь, несмотря на узкое отверстіе, и самъ задвинулъ себя заслонкою. А Черевикъ, какъ будто облитый горячимъ кипяткомъ, схвативши на голову горшокъ, вмѣсто шапки, бросился къ дверямъ и, какъ полоумный, бѣжалъ по улицамъ, не видя подъ собой земли: одна усталость только заставила его уменьшить скорость бѣга. Сердце его колотилось, какъ мельничная ступа; потъ лилъ градомъ. Въ изнеможеніи готовъ уже былъ онъ упасть на землю, какъ вдругъ послы-



"А что вы тутъ дѣлаете, добрые люди?". Рисунокъ К. Трутовскаго.

шалось ему, что сзади кто-то гонится за нимъ... Духъ у него занялся...

"Чортъ, чортъ!" кричалъ онъ безъ памяти, утрояя силы, и черезъ минуту безъ чувствъ повалился на землю.

"Чортъ, чортъ!" кричало вслѣдъ за нимъ, и онъ слышалъ только, какъ что-то съ шумомъ ринулось на него. Тутъ память отъ него улетѣла, и онъ, какъ страшный жилецъ тѣснаго гроба, остался нѣмъ и недвижимъ посреди дороги.



Ще спереди, и такъ и такъ;— А сзади, ей же ей, на чорта! Изъ простонародной сказки.

"Слышишь, Власъ! " говорилъ, приподнявшись ночью, одинъ изъ толпы народа, спавшаго на улицъ: "возлъ насъ кто-то помянулъ чорта! "

"Мнѣ какое дѣло?" проворчалъ, потягиваясь, лежавшій возлѣ него цыганъ: "хоть бы и всѣхъ своихъ родичей помянулъ!"

"Но, въдь, такъ закричалъ, какъ будто давятъ его!"

"Мало ли чего человъкъ не совретъ спросонья!"

"Воля твоя, хоть посмотръть нужно. А выруби-ка огня!"

Другой цыганъ, ворча про себя, поднялся на ноги, два раза освътилъ себя искрами, будто молніями, раздулъ губами трутъ и, съ каганцемъ въ рукахъ—обыкновенною малороссійскою свътильнею, состоящею изъ разбитаго черепка, налитаго бараньимъ жиромъ,—отправился, освъщая дорогу.

"Стой! здъсь лежитъ что-то. Свъти сюда!"

Тутъ пристало къ нимъ еще нѣсколько человѣкъ.

"Что лежитъ, Власъ?"

- "Такъ, какъ будто бы два человѣка: одинъ наверху, другой внизу; который изъ нихъ чортъ, уже и не распознаю!"
  - "А кто наверху?"

"Баба!"

"Ну, вотъ, это-жъ то и есть чортъ!"

Всеобщій хохотъ разбудилъ почти всю улицу.

- "Баба взлъзла на человъка: ну, върно, баба эта знаетъ, какъ ъздить! "говорилъ одинъ изъ окружавшей толпы.
- "Смотрите, братцы!" говорилъ другой, поднимая черепокъ отъ горшка, котораго одна уцълъвшая половина держалась на головъ Черевика: "какую шапку надълъ на себя этотъ добрый молодецъ!"

Увеличившійся шумъ и хохотъ заставили очнуться нашихъ мертвецовъ, Солопія и его супругу, которые, полные прошедшаго испуга, долго глядѣли въ ужасѣ неподвижными глазами на смуглыя лица цыганъ: озаряясь свѣтомъ, невѣрно и трепетно горѣвшимъ, они казались дикимъ сонмищемъ гномовъ, окруженныхъ тяжелымъ подземнымъ паромъ, во мракѣ непробудной ночи.



Цуръ тоби, пекъ тоби, сатаныньске наважленіе!

Изъ малоросс. комедіи.

Свѣжесть утра вѣяла надъ пробудившимися Сорочинцами. Клубы дыму со всѣхъ трубъ понеслись навстрѣчу показавшемуся солнцу. Ярмарка зашумѣла. Овцы заблеяли, лошади заржали; крикъ гусей и торговокъ понесся снова по всему табору,—и страшные толки про красную свитку, наведшіе такую робость на народъ въ таинственные часы сумерекъ, исчезли съ появленіемъ утра.

Зѣвая и потягиваясь, дремалъ Черевикъ у кума подъ крытымъ соломою сараемъ, между воловъ, мѣшковъ муки и пшеницы, и, кажется, вовсе не имѣлъ желанія разстаться съ своими грёзами, какъ вдругъ услышалъ голосъ, такъ же знакомый, какъ убѣжище лѣни, — благословенная печь его хаты, или шинокъ дальней родственницы, находившійся не далѣе десяти шаговъ отъ его порога.

"Вставай, вставай!" дребезжала ему на ухо нѣжная супруга, дергая его изо всей силы за руку.

Черевикъ, вмѣсто отвѣта, надулъ щеки и началъ болтать руками, подражая барабанному бою.

"Сумасшедшій!" закричала она, уклоняясь отъ взмаха руки его, которою онъ чуть было не задълъ ее по лицу.

Черевикъ поднялся, протеръ немного глаза и посмотрълъ вокругъ.

"Врагъ меня возьми, если мнѣ, голубко, не представилась твоя рожа барабаномъ, на которомъ меня заставили выбивать зорю, словно москаля, тѣ самыя свиныя рожи, отъ которыхъ, какъ говоритъ кумъ..."

"Полно, полно тебѣ чепуху молоть! Ступай, веди скорѣй кобылу на продажу. Смѣхъ, право, людямъ: пріѣхали на ярмарку, и хоть бы горсть пеньки продали..."

"Какъ же, жинка!" подхватилъ Солопій: "съ насъ, вѣдь, теперь смѣяться будутъ".

"Ступай, ступай! съ тебя и безъ того смѣются!"

"Ты видишь, что я еще не умывался", продолжалъ Черевикъ, зъвая и почесывая спину и стараясь, между прочимъ, выиграть время для своей лъни.

"Вотъ не кстати пришла блажь быть чистоплотнымъ! Когда это за тобою водилось? Вотъ ручникъ, оботри свою маску".

Тутъ схватила она что-то свернутое въ комокъ— и съ ужасомъ отбросила отъ себя: это былъ красный обшлагъ свитки.



"Ступай, дѣлай свое дѣло", повторила она, собравшись съ духомъ, своему супругу, видя, что у него страхъ отнялъ ноги и зубы колотились одинъ объ другой.

"Будетъ продажа теперь!" ворчалъ онъ самъ себѣ, отвязывая кобылу и ведя ее на площадь. "Не даромъ, когда я сбирался на эту проклятую ярмарку, на душѣ было такъ тяжело, какъ будто кто взвалилъ на тебя дохлую корову, и волы два раза сами поворачивали домой. Да чуть ли еще, какъ вспомнилъ я теперь, не въ понедѣльникъ мы выѣхали. Ну, вотъ и зло все!.. Неугомоненъ и чортъ проклятый: носилъ бы уже свитку безъ одного рукава; такъ нѣтъ, нужно же добрымъ людямъ не давать покою. Будь, примѣрно, я чортъ,—чего оборони Боже,—сталъ ли бы я таскаться ночью за проклятыми лоскутьями?"

Тутъ философствованіе нашего Черевика прервано было толстымъ и рѣзкимъ голосомъ. Предъ нимъ стоялъ высокій цыганъ.

"Что продаешь, добрый человѣкъ?"

Продавецъ помолчалъ, посмотрѣлъ на него съ ногъ до головы и сказалъ съ спокойнымъ видомъ, не останавливаясь и не выпуская изъ рукъ узды: "Самъ видишь, что продаю!"

"Ремешки?" спросилъ цыганъ, поглядывая на находившуюся въ рукахъ его узду.

"Да, ремешки, если только кобыла похожа на ремешки".

"Однакожъ, чортъ возьми, землякъ, ты, видно, ее соломою кормилъ!"

"Соломою?"

Тутъ Черевикъ хотълъ было потянуть узду, чтобы провести свою кобылу и обличить во лжи безстыднаго поносителя; но рука его съ необыкновенною легкостью ударилась въ подбородокъ. Глянулъ—въ ней переръзанная узда и къ уздъ привязанный — о, ужасъ! волосы его поднялись горою! — кусокъ краснаго рукава свитки!.. Плюнувъ, крестясь и болтая руками, побъжалъ онъ отъ неожиданнаго подарка и, быстръе молодого парубка, пропалъ въ толпъ.

XI.

За мое-жъ жито, та мене и побыто. Пословица.

"Лови! лови его!" кричало нѣсколько хлопцевъ въ тѣсномъ концѣ улицы, и Черевикъ почувствовалъ, что схваченъ вдругъ дюжими руками.



- "Вязать его! это тотъ самый, который укралъ у добраго человъка кобылу".
  - "Господь съ вами! за что вы меня вяжете?"
- "Онъ же и спрашиваетъ! А за что ты укралъ кобылу у прівзжаго мужика, Черевика?"
- "Съ ума спятили вы, хлопцы! Гдѣ видано, чтобы человѣкъ самъ у себя кралъ что-нибудь?"
- "Старыя штуки! старыя штуки! Зачъмъ бъжалъ ты во весь духъ, какъ будто бы самъ сатана за тобою по пятамъ гнался?"
  - "Поневолъ побъжишь, когда сатанинская одежда..."
- "Э, голубчикъ! обманывай другихъ этимъ. Будетъ еще тебъ отъ засъдателя за то, чтобы не пугалъ чертовщиною людей".
- "Лови! лови его!" послышался крикъ на другомъ концѣ улицы: "вотъ онъ, вотъ бѣглецъ!"
- И глазамъ нашего Черевика представился кумъ, въ самомъ жалкомъ положеніи, съ заложенными назадъ руками, ведомый нѣсколькими хлопцами.
- "Чудеса завелись!" говорилъ одинъ изъ нихъ: "послушали бы вы, что разсказываетъ этотъ мошенникъ, которому стоитъ только заглянуть въ лицо, чтобы увидѣть вора. Когда стали спрашивать: отчего бѣжалъ онъ, какъ полоумный?—"полѣзъ", говоритъ, "въ карманъ понюхать табаку, и, вмѣсто тавлинки, вытащилъ кусокъ чортовой свитки, отъ которой вспыхнулъ красный огонь, а онъ—давай Богъ ноги!"
- "Эге-ге-ге! да это изъ одного гнѣзда обѣ птицы! Взять ихъ обоихъ вмѣстѣ!"

## XII.

"Чымъ, люди добри, такъ оце я провинывся? "За що глузуете?" сказавъ нашъ неборакъ: "За що, знущаетесь вы надо мною такъ? "За що, за що?" сказавъ тай попустывъ патіоки, Патіоки гиркихъ слезъ, узявшися за боки. Артемовскій-Гулакъ. Панъ та собака.

- "Можетъ, и въ самомъ дѣлѣ, кумъ, ты подцѣпилъ что-нибудь?" спросилъ Черевикъ, лежа связанный, вмѣстѣ съ кумомъ, подъ соломенною яткою.
- "И ты туда же, кумъ! Чтобы мнѣ отсохнули руки и ноги. если что-нибудь когда-либо кралъ, выключая развѣ вареники съ сметаною у матери, да и то еще, когда мнѣ было лѣтъ десять отъ роду."



Generated on 2023-04-03 15:28 GMT / https://hdl.handle.net/2027/mdp.39015010222191 Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access\_use#pd-us-google

"За что же это, кумъ, на насъ напасть такая? Тебѣ еще ничего: тебя винятъ, по крайней мѣрѣ, за то, что у другого укралъ; но за что мнѣ, несчастливцу, недобрый поклепъ такой, будто у самого себя стянулъ кобылу? Видно намъ, кумъ, на роду уже написано не имѣть счастья!"

"Горе намъ, сиротамъ бѣднымъ!"

Тутъ оба кума принялись всхлипывать навзрыдъ.

"Что съ тобою, Солопій?" сказалъ вошедшій въ это время Грыцько. "Кто это связалъ тебя?"

"А! Голопупенко, Голопупенко!" закричалъ, обрадовавшись, Солопій. "Вотъ, кумъ, это тотъ самый, о которомъ я го-



"Оба кума принялись всхлипывать навзрыдъ". Рисунокъ В. Маковскаго.

ворилъ тебъ. Эхъ, хватъ! Вотъ, Богъ убей меня на этомъ мъстъ, если не высуслилъ при мнъ кухоль мало не съ твою голову, и хоть бы разъ поморщился!"

"Что-жъ ты, кумъ, такъ неуважилъ такого славнаго парубка?"

"Вотъ, какъ видишь", продолжалъ Черевикъ, оборотясь къ Грыцько: "наказалъ Богъ, видно, за то, что провинился передъ тобою. Прости, добрый человѣкъ! Ей Богу, радъ бы былъ сдѣлать все для тебя... Но что прикажешь? Въ старухѣ дьяволъ сидитъ".



Generated on 2023-04-03 15:28 GMT / https://hdl.handle.net/2027/mdp.39015010222191 Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access\_use#pd-us-google

"Я не злопамятенъ, Солопій! Если хочешь, я освобожу тебя". Тутъ онъ мигнулъ хлопцамъ, и тѣ же самые, которые сторожили его, кинулись развязывать.

"За то и ты дѣлай, какъ нужно: свадьбу, да и попируемъ такъ, чтобы цѣлый годъ болѣли ноги отъ гопака!"

"Добре! от добре!" сказалъ Солопій, хлопнувъ руками, "Да мнѣ такъ теперь сдѣлалось весело, какъ будто мою старуху москали увезли! Да что думать! годится, или не годится такъ,—сегодня свадьбу, да и концы въ воду!"

- "Смотри-жъ, Солопій: черезъ часъ я буду къ тебѣ; а теперь ступай домой: тамъ ожидаютъ тебя покупщики твоей кобылы и пшеницы!"

"Какъ! развѣ кобыла нашлась?"

"Нашлась!"

Черевикъ отъ радости сталъ неподвиженъ, глядя вслѣдъ уходившему Грыцьку.

"Что, Грыцько, худо мы сдѣлали свое дѣло?" сказалъ высокій цыганъ спѣшившему парубку. "Волы, вѣдь, мои теперь?" "Твои, твои!"

## XIII.

Не бійся, матинко, не бійся, Въ червоные чобитки обуйся, Топчи вороги Пидъ ноги, Щобъ твои пидкивки Брязчалы! Щобъ твои вороги Мовчалы!

Свадебная пъсня.

Подперши локтемъ хорошенькій подбородокъ свой, задумалась Параска, одна сидя въ хатъ. Много грёзъ обвивалось около русой головы. Иногда вдругъ легкая усмъшка трогала ея алыя губки, и какое-то радостное чувство подымало темныя ея брови, а иногда снова облако задумчивости опускало ихъ на карія свътлыя очи.

- "Ну, что, если не сбудется то, что говорилъ онъ?" шептала она съ какимъ-то выраженіемъ сомнѣнія. "Ну, что, если меня не выдадутъ? Если... Нѣтъ, нѣтъ; этого не будетъ! Мачиха дѣлаетъ все, что ей ни вздумается: развѣ и я не могу дѣлать того, что мнѣ вздумается? Упрямства-то и у меня достанетъ. Какой же онъ хорошій! Какъ чудно горятъ его черныя очи!



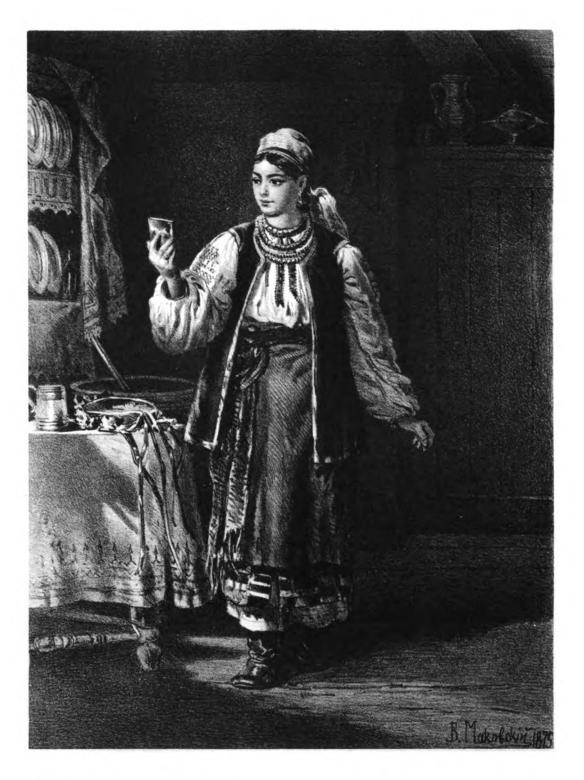

ТУТЪ ВСТАЛА ОНА, ДЕРЖА ВЪ РУКАХЪ ЗЕРКАЛЬЦЕ, И, НАКЛОНЯСЬ КЪ НЕМУ ГОЛОВОЮ, ТРЕПЕТНО ШЛА ПО ХАТЉ,

Какъ любо говоритъ онъ: "Парасю, голубко!" Какъ пристала къ нему бълая свитка! Еще бы поясъ поярче!.. Пускай, уже правда, я ему вытку, какъ перейдемъ жить въ новую хату. Не подумаю безъ радости", продолжала она, вынимая изъ-за пазухи маленькое зеркало, обклеенное красною бумагою, купленное ею на ярмаркъ, и глядясь въ него съ тайнымъ удовольствіемъ: "какъ я встръчусь тогда гдъ-нибудь съ нею, я ей ни за что не поклонюсь, хоть она себъ тресни. Нътъ, мачиха, полно тебъ колотить свою падчерицу! Скоръе песокъ взойдетъ на камнъ и дубъ погнется въ воду, какъ верба, нежели я нагнусь передъ тобою! Да, я и позабыла... дай примърять очипокъ, хоть мачихинъ, какъ-то онъ мнъ придется?"

Тутъ встала она, держа въ рукахъ зеркальце и, наклонясь къ нему головою, трепетно шла по хатъ, какъ будто бы опасаясь упасть, видя передъ собою, вмъсто полу, потолокъ съ накладенными подъ нимъ досками, съ которыхъ низринулся недавно поповичъ, и полки, уставленныя горшками.

"Что я, въ самомъ дѣлѣ, будто дитя", вскричала она смѣясь: "боюсь ступить ногою!"

И начала притопывать ногами, — чъмъ далъе, все смълъе; наконецъ, лъвая рука ея опустилась и уперлась въ бокъ, и она пошла танцовать, побрякивая подковами, держа передъ собою зеркало и напъвая любимую свою пъсню!

> Зелененькій барвиночку. Стелися низенько! А ты, мылый, чернобрывый, Присунься блызенько! Зелененькій барвиночку, Стелися ще нызче! А ты, мылый, чернобрывый, Присунься ще блыжче!

Черевикъ заглянулъ въ это время въ дверь и, увидя дочь свою танцующею передъ зеркаломъ, остановился. Долго глядълъ онъ, смъясь невиданному капризу дъвушки, которая, задумавшись, не примъчала, казалось, ничего; но когда же услышалъ знакомые звуки пъсни, жилки въ немъ зашевелились: гордо подбоченившись, выступилъ онъ впередъ и пустился въ присядку, позабывъ про всъ дъла свои. Громкій хохотъ кума заставилъ обоихъ вздрогнуть.

"Вотъ хорошо, батька съ дочкой затъяли здъсь сами свадьбу! Ступайте же скоръе: женихъ пришелъ ...

При послъднемъ словъ Параска вспыхнула ярче алой ленты, повязывавшей ея голову, а безпечный отецъ ея вспомнилъ, зачъмъ пришелъ онъ.

Сочинения Гоголя, т. 1.

3



"Ну, дочка, пойдемъ скорѣе! Хивря съ радости, что я продалъ кобылу, побъжала", говорилъ онъ, боязливо оглядываясь по сторонамъ: "побъжала закупать себъ плахтъ и дерюгъ всякихъ, такъ нужно до приходу ея все кончить! "

Не успѣла Параска переступить за порогъ хаты, какъ почувствовала себя на рукахъ парубка въ бѣлой свиткѣ, который съ кучею народа выжидалъ ее на улицъ.

"Боже благослови!" сказалъ Черевикъ, складывая имъ руки. "Пусть ихъ живутъ, какъ вѣнки вьютъ!" ¹).

Тутъ послышался шумъ въ народъ.

"Я скорѣе тресну, чѣмъ допущу до этого!" кричала сожительница Солопія, которую, однакожъ, съ хохотомъ отталкивала толпа народа.

"Не бъсись, не бъсись, жинка!" говорилъ хладнокровно Черевикъ, видя, что пара дюжихъ цыганъ овладъла ея руками: "что сдълано, то сдълано; я перемънять не люблю!"

"Нѣтъ, нѣтъ! этого-то не будетъ!" кричала Хивря, но никто не слышалъ ея; нъсколько паръ обступило новую пару и составили около нея непроницаемую танцующую стѣну.

Странное, неизъяснимое чувство овладъло бы зрителемъ, при видѣ, какъ отъ одного удара смычкомъ музыканта, въ сермяжной свиткъ, съ длинными закрученными усами, все обратилось, волею и неволею, къ единству и перешло въ согласіе. Люди, на угрюмыхъ лицахъ которыхъ, кажется, вѣкъ не проскальзывала улыбка, притопывали ногами и вздрагивали плечами. Все неслось, все танцовало. Но еще страннъе, еще неразгаданнъе чувство пробудилось бы въ глубинъ души при взглядъ на старушекъ, на ветхихъ лицахъ которыхъ въяло равнодушіе могилы, толкавшихся между новымъ, смѣющимся, живымъ человъкомъ. Безпечныя! даже безъ дътской радости, безъ искры сочувствія, которыхъ одинъ хмель только, какъ механикъ своего безжизненнаго автомата, заставляетъ дѣлать что-то подобное человъческому, онъ тихо покачивали охмелъвшими головами, подплясывая за веселящимся народомъ, не обращая даже глазъ на молодую чету.

Громъ, хохотъ, пѣсни слышались тише и тише. Смычокъ умиралъ, слабъя и теряя неясные звуки въ пустотъ воздуха. Еще слышалось гдф-то топанье, что-то похожее на ропотъ отдаленнаго моря, и скоро все стало пусто и глухо.

Не такъ ли и радость, прекрасная и непостоянная гостья, улетаетъ отъ насъ, и напрасно одинокій звукъ думаетъ выразить веселье? Въ собственномъ эхѣ слышитъ уже онъ грусть



<sup>1)</sup> Обыкновенное привътствіе у малороссіянъ новобрачнымъ.

и пустыню, и дико внемлетъ ему. Не такъ ли рѣзвые други бурной и вольной юности, поодиночкѣ, одинъ за другимъ, теряются по свѣту и оставляютъ, наконецъ, одного стариннаго брата ихъ? Скучно оставленному! И тяжело, и грустно становится сердцу, и нечѣмъ помочь ему!



"Я скоръе тресну, чъмъ допущу до этого!" Кричала сожительница Солопія. Рисунокъ В. Маковскаго.





Быль,

разсказанная дьячкомъ \*\*\*ской церкви.

За Өомою Григорьевичемъ водилась особеннаго рода странность: онъ до смерти не любилъ пересказывать одно и то же. Бывало, иногда, если упросишь его разсказать что сызнова, то, смотри, что-нибудь да выкинетъ новое, или переиначитъ такъ, что узнать нельзя. Разъ, одинъ изъ тѣхъ господъ, —намъ, простымъ людямъ, мудрено и назвать ихъ: писаки они-не писаки, а вотъ то самое, что барышники на нашихъ ярмаркахъ: нахватаютъ, напросятъ, накрадутъ всякой всячины, да и выпускаютъ книжечки, не толще букваря, каждый мѣсяцъ или недълю, одинъ изъ этихъ господъ и выманилъ у Өомы Григорьевича эту самую исторію, а онъ вовсе и позабылъ о ней. Только прівзжаетъ изъ Полтавы тотъ самый паничъ, въ гороховомъ кафтанъ, про котораго говорилъ я, и котораго одну

повъсть вы, думаю, уже прочли,--привозитъ съ собою небольшую книжечку и, развернувши посерединъ, показываетъ намъ. Өома Григорьевичъ готовъ уже былъ осѣдлать носъ свой очками, но вспомнивъ, что онъ забылъ ихъ подмотать нитками и облъпить воскомъ, передалъ мнъ. Я, такъ какъ грамоту коекакъ разумъю и не ношу очковъ, принялся читать. Не успълъ перевернуть двухъ страницъ, какъ онъ вдругъ остановилъ меня за руку.

"Постойте! напередъ скажите мнѣ, что это вы читаете?" Признаюсь, я немного пришелъ втупикъ отъ такого вопроса.

"Какъ, что читаю, Өома Григорьевичъ?—Вашу быль, ваши собственныя слова".

"Кто вамъ сказалъ, что это мои слова?"

"Да чего лучше? тутъ и напечатано: разсказанная такимъто дьячкомъ".

"Плюйте-жъ на голову тому, кто это напечаталъ! Бреше сучый москаль! Такъ ли я говорилъ? Що-то вже, якъ у кого чорть ма клепки въ голови! Слушайте, я вамъ разскажу ее сейчасъ".

Мы придвинулись къ столу, и онъ началъ:

Дѣдъ мой (царство ему небесное! чтобъ ему на томъ свътъ ълись одни только буханци пшеничные, да маковники въ меду!) умълъ чудно разсказывать. Бывало, поведетъ ръчь,-цѣлый день не подвинулся бы съ мѣста и все бы слушалъ. Ужъ не чета какому-нибудь нынъшнему балагуру, который какъ начнетъ *москаля везть*, 1) да еще и языкомъ такимъ, будто ему три дня ъсть не давали, то хоть берись за шапку, да изъ хаты. Какъ теперь помню, покойная старуха, мать моя, была еще жива, — какъ въ долгій зимній вечеръ, когда на дворъ трещалъ морозъ и замуровывалъ наглухо узенькое окно нашей хаты, сидъла она передъ гребнемъ, выводя рукою длинную нитку, колыша ногою люльку и напъвая пъсню, которая какъ будто теперь слышится мнъ. Каганецъ, дрожа и вспыхивая, какъ бы пугаясь чего, свътилъ намъ въ хатъ. Веретено жужжало; а мы всъ, дъти, собравшись въ кучку, слушали дъда, не слъзавшаго отъ старости болье пяти лътъ съ своей печки. Но ни дивныя ръчи про давнюю старину, про наъзды запорожцевъ, про ляховъ, про молодецкія дѣла Подковы, Полтора-Кожуха и Сагайдачнаго не занимали насъ такъ, какъ

1) Лгать.



разсказы про какое-нибудь старинное чудное дъло, отъ которыхъ всегда дрожь проходила по тѣлу и волосы ерошились на головъ. Иной разъ страхъ, бывало, такой заберетъ отъ нихъ, что съ вечера все показывается, Богъ знаетъ, какимъ чудищемъ. Случится, ночью выйдешь за чъмъ-нибудь изъ хаты, вотъ такъ и думаешь, что на постели твоей уклался спать выходець съ того свъта. И, чтобы мнъ не довелось разсказывать этого въ другой разъ, если я не принималъ часто издали собственную свитку, положенную въ головахъ, за свернувшагося дьявола. Но главное въ разсказахъ дъда было то, что въ жизнь свою онъ никогда не лгалъ, и что, бывало, ни скажетъ, то именно такъ и было.

Одну изъ его чудныхъ исторій перескажу теперь вамъ. Знаю, что много наберется такихъ умниковъ, пописывающихъ по судамъ и читающихъ даже гражданскую грамоту, которые, если дать имъ въ руки простой часословъ, не разобрали бы ни аза въ немъ, а показывать на позоръ свои зубы-есть умънье. Имъ все, что ни разскажешь, въ смъхъ. Эдакое невърье разошлось по свъту! Да чего? — вотъ, не люби Богъ меня и Пречистая Дѣва!—вы, можетъ, даже не повърите: разъ какъ-то заикнулся про въдьмъ, — что-жъ? нашелся сорви-голова, вѣдьмамъ не вѣритъ! Да, славу Богу, вотъ я сколько живу уже на свътъ, видълъ такихъ иновърцевъ, которымъ провозить попа въ ръшетъ 1) было легче, нежели нашему брату понюхать табаку, а и тъ открещивались отъ въдьмъ. Но приснись имъ... не хочется только выговорить, что такое.. Нечего и толковать объ нихъ.

Лѣтъ—куды болѣе чѣмъ за сто!—говорилъ покойникъ дѣдъ мой, нашего села и не узналъ бы никто: хуторъ, самый бѣдный хуторъ! Избенокъ десять, не обмазанныхъ; не укрытыхъ, торчало то тамъ, то сямъ, посреди поля. Ни плетня, ни сарая порядочнаго, гдѣ бы поставить скотину, или возъ. Это-жъ еще богачи тамъ жили; а посмотръли бы на нашу братью, на голь: вырытая въ землъ яма вотъ вамъ и хата! Только по дыму и можно было узнать, что живетъ тамъ человъкъ Божій. Вы спросите, отчего они жили такъ? Бъдность не бъдность: потому что тогда козаковалъ почти всякій и набиралъ въ чужихъ земляхъ не мало добра: а больше отъ того, что не зачъмъ было заводиться порядочною хатою. Какого народу тогда не шаталось по всъмъ мъстамъ: крымцы, ляхи, литвинство! Бывало то, что и свои на футъ кучами и обдираютъ своихъ же. Всего бывало.

1) Солгать на исповъди.



Въ этомъ-то хуторкъ показывался часто человъкъ, или

лучше, дьяволъ въ человъческомъ образъ. Откуда онъ, зачъмъ приходилъ, никто не зналъ. Гуляетъ, пьянствуетъ и вдругъ пропадетъ, какъ въ воду, и слуху нътъ. Тамъ, глядь—снова будто съ неба упалъ, рыскаетъ по улицамъ села, котораго теперь и слъду нътъ, и которое было, можетъ, не дальше ста шаговъ отъ Диканьки. Понаберетъ встръчныхъ козаковъ: хохотъ, пъсни, деньги сыплются, водка — какъ вода... Пристанетъ, бывало, къ краснымъ дъвушкамъ: надаритъ лентъ, серегъ, монистъ-дъвать некуда! Правда, что красныя дъвушки немного призадумывались, принимая подарки: Богъ знаетъ, можетъ, въ самомъ дълъ перешли они черезъ нечистыя руки. Родная тетка моего дъда, содержавшая въ то время шинокъ по нынъшней Опошнянской дорогъ, въ которомъ часто разгульничалъ Басаврюкъ (такъ называли этого бъсовскаго человъка), именно говорила, что ни за какія благополучія въ свѣтѣ не согласилась бы принять отъ него подарковъ. Опять, какъ же и не взять? --- всякаго проберетъ страхъ, когда нахмуритъ онъ, бывало, свои щетинистыя брови и пуститъ исподлобья такой взглядъ, что, кажется, унесъ бы ноги, Богъ знаетъ куда; а возьмешь, такъ на другую же ночь и тащится въ гости какой-нибудь пріятель изъ болота, съ рогами на головѣ, и давай душить за шею, когда на шеѣ монисто, кусать за палецъ, когда на немъ перстень, или тянуть за косу, когда вплетена въ нее лента. Богъ съ ними тогда, съ этими подарками! Но вотъ бъда—и отвязаться нельзя: бросишь въ воду,—плыветъ чертовскій перстень или монисто поверхъ воды и къ тебъ же въ руки. Въ селѣ была церковь, чуть ли еще, какъ вспомню, не

Въ селѣ была церковь, чуть ли еще, какъ вспомню, не святого Пантелея. Жилъ тогда при ней іерей, блаженной памяти отецъ Аванасій. Замѣтивъ, что Басаврюкъ и на Свѣтлое Воскресеніе не бывалъ въ церкви, задумалъ было пожурить его, наложить церковное покаяніе. Куда! насилу ноги унесъ. "Слушай, паноче! ") " загремѣлъ онъ ему въ отвѣтъ: "знай лучше свое дѣло, чѣмъ мѣшаться въ чужія, если не хочешь, чтобы козлиное горло твое было залѣплено горячею кутьею! " Что дѣлать съ окаяннымъ? Отецъ Аванасій объявилъ только, что всякаго, кто спознается съ Басаврюкомъ, станетъ считать за католика, врага Христовой церкви и всего человѣческаго рола.

Въ томъ селѣ былъ у одного козака, прозвищемъ Коржа, работникъ, котораго люди звали Петромъ Безроднымъ,—мо-



<sup>1)</sup> Панъ-отче.

Generated on 2023-04-03 15:29 GMT / https://hdl.handle.net/2027/mdp.39015010222191 Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access\_use#pd-us-google

жетъ, отъ того, что никто не помнилъ ни отца его, ни матери. Староста церкви говорилъ, правда, что они на другой же годъ померли отъ чумы; но тетка моего дъда знать этого не хотъла и всъми силами старалась надълить его родней, хотя бъдному Петру было въ ней столько нужды, сколько намъ въ прошлогоднемъ снътъ. Она говорила, что отецъ его и теперь въ Запорожьи, былъ въ плѣну у турокъ, натерпѣлся мукъ, Богъ знаетъ какихъ, и какимъ-то чудомъ, переодъвшись евнухомъ, далъ тягу. Чернобровымъ дивчатамъ и молодицамъ мало было нужды до родни его. Онъ говорили только, что если бы одъть его въ новый жупанъ, затянуть краснымъ поясомъ, надъть на голову шапку изъ черныхъ смушекъ съ щегольскимъ синимъ верхомъ, привъсить къ боку турецкую саблю, дать въ одну руку малахай, въ другую люльку въ красивой оправъ, то заткнулъ бы онъ за поясъ всъхъ парубковъ тогдашнихъ. Но то бъда, что у бъднаго Петруся всего-на-все была одна сѣрая свитка, въ которой было больше дыръ, чѣмъ у иного жида въ карманъ злотыхъ. И это бы еще не большая бъда, а вотъ бъда: у стараго Коржа была дочка, красавица, какую, я думаю, врядъ ли доставалось вамъ видывать! Тетка покойнаго дъда разсказывала, --а женщинъ, сами знаете, легче поцаловаться съ чортомъ, не во гнавъ будь сказано, нежели назвать кого красавицею,—что полненькія щеки козачки были свѣжи и ярки, какъ макъ самаго тонкаго розоваго цвъта, когда, умывшись Божьею росою, горитъ онъ, распрямляетъ листики и охорашивается передъ только-что поднявшимся солнышкомъ; что брови, словно черные шнурочки, какіе покупаютъ теперь для крестовъ и дукатовъ дъвушки наши у проходящихъ по селамъ съ коробками москалей, ровно нагнувшись, какъ будто глядълись въ ясныя очи; что ротикъ, на который глядя облизывалась тогдашняя молодежь, кажись на то и созданъ былъ, чтобы выводить соловьиныя пъсни; что волосы ея, черные, какъ крылья ворона, и мягкіе, какъ молодой ленъ (тогда еще дѣвушки наши не заплетали ихъ въ дрибушки, перевивая красивыми, яркихъ цвътовъ, синдячками), падали курчавыми кудрями на шитый золотомъ кунтушъ. Эхъ! не доведи Господь возглашать мнъ больше на клиросъ аллилуія, если бы вотъ тутъ же не расцъловалъ ея, не смотря на то, что съдь пробирается по всему старому лъсу, покрывающему мою макушку, и подъ бокомъ моя старуха, какъ бъльмо въ глазу. Ну, если гдъ парубокъ и дъвка живутъ близко одинъ отъ другого... сами знаете, что выходитъ. Бывало, ни свътъ, ни заря, подковы красныхъ сапоговъ и примътны на томъ мъстъ, гдъ раздобаривала Пи-

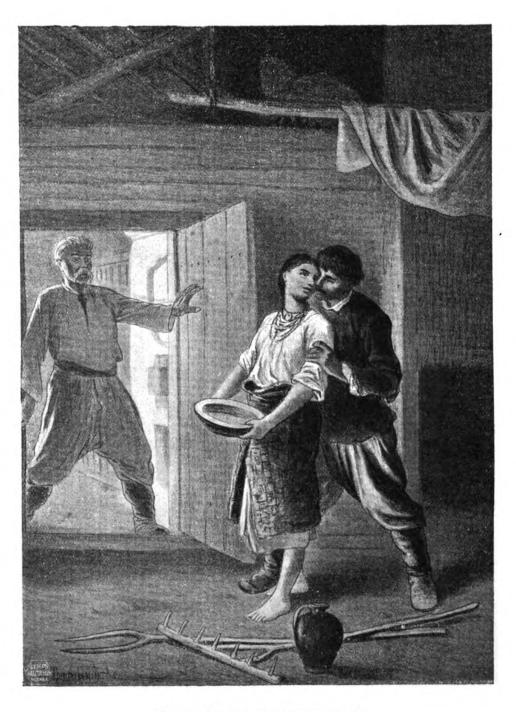

"Одеревенѣлъ Коржъ, разинувъ ротъ"... Рисунокъ  $K.\ Трутоескато.$ 

Generated on 2023-04-03 15:29 GMT / https://hdl.handle.net/2027/mdp.39015010222191 Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access\_use#pd-us-google

родка съ своимъ Петрусемъ. Но все бы Коржу и въ умъ не пришло что-нибудь недоброе, да разъ, — ну, это уже и видно, что не кто другой, какъ лукавый дернулъ, —вздумалось Петрусю, не осмотръвшись хорошенько въ съняхъ, влъпить поцѣлуй, какъ говорятъ, отъ всей души, въ розовыя губки козачки, и тотъ же самый лукавый, — чтобъ ему, собачьему сыну, приснился крестъ святой!—настроилъ сдуру стараго хрѣна отворить дверь хаты. Одеревенълъ Коржъ, разинувъ ротъ и ухватясь рукою за двери. Проклятый поцълуй, казалось, оглушилъ его совершенно. Ему почудился онъ ударъ макогона объ стъну, которымъ обыкновенно въ наше время мужикъ прогоняетъ кутю, за неимъніемъ фузеи и пороха.

Очнувшись, снялъ онъ со стъны дъдовскую нагайку и уже хотълъ было покропить ею спину бъднаго Петра, какъ-откуда ни возьмись — шестильтній брать Пидоркинь, Ивась, прибъжаль и въ испугъ схватилъ ручонками его за ноги, закричавъ: "Тятя, тятя! не бей Петруся!" Что прикажешь дълать? У отца сердце не каменное: повъсивши нагайку на стъну, вывелъ онъ его потихоньку изъ хаты: "Если ты мнъ когда-нибудь покажешься въ хатъ, или хоть только подъ окнами, то слушай, Петро: ей Богу, пропадутъ черные усы, да и оселедецъ твой, —вотъ уже онъ два раза обматывается около уха, — не будь я Терентій Коржъ, если не распрощается съ твоей макушей! "Сказавши это, далъ онъ ему легонькою рукою стусана въ затылокъ, такъ что Петрусь, не взвидя земли, полетълъ стремглавъ. Вотъ тебъ и доцъловались! Взяла кручина нашихъ голубковъ; а тутъ и слухъ по селу, что къ Коржу повадился ходить какой-то ляхъ, обшитый золотомъ, съ усами, съ саблею, со шпорами, съ карманами, бренчавшими, какъ звонокъ отъ мъшечка, съ которымъ пономарь нашъ, Тарасъ, отправляется каждый день по церкви. Ну, извъстно, зачъмъ ходятъ къ отцу, когда у него водится чернобровая дочка. Вотъ одинъ разъ Пидорка схватила, заливаясь слезами, на руки Ивася своего: "Ивасю мой милый, Ивасю мой любый! бъги къ Петрусю, мое золотое дитя, какъ стръла изъ лука; разскажи ему все: любила-бъ его карія очи, цѣловала бы его бѣлое личико, да не велитъ судьба моя. Не одинъ ручникъ вымочила горючими слезами. Тошно мнъ, тяжело на сердцъ. И родной отецъ-врагъ мнъ: неволитъ итти за нелюбимаго ляха. Скажи ему, что и свадьбу готовятъ, только не будетъ музыки на нашей свадьбъ: будутъ дьяки пъть, вмъсто кобзъ и сопилокъ. Не пойду я танцовать съ женихомъ своимъ: понесутъ меня. Темная, темная моя будетъ хата!—изъ кленоваго дерева, и, вмъсто трубы, крестъ будетъ стоять на крышѣ!" .



Какъ будто окаменъвъ, не сдвинувшись съ мъста, слушалъ Петро, когда невинное дитя лепетало ему Пидоркины слова. "А я думалъ, несчастный, итти въ Крымъ и Туречину, навоевать золота и съ добромъ пріъхать къ тебъ, моя красавица. Да не быть тому. Недобрый глазъ поглядълъ на насъ. Будетъ же, моя дорогая рыбка, будетъ и у меня свадьба: только и дьяковъ не будетъ на той свадьбъ, воронъ черный прокрячетъ, вмъсто попа, надо мною; гладкое поле будетъ моя хата; сизая тучамоя крыша; орелъ выклюетъ мои карія очи; вымоютъ дожди козацкія косточки, и вихорь высушитъ ихъ. Но что я? На кого? кому жаловаться? Такъ уже, видно, Богъ велълъ! Пропадать, такъ пропадать! — Да прямехонько и побрелъ въ шинокъ.

Тетка покойнаго дъда немного изумилась, увидъвши Петруся въ шинкъ, да еще въ такую пору, когда добрый человъкъ идетъ къ заутренъ, и выпучила на него глаза, какъ будто спросонья, когда потребоваль онъ кухоль сивухи, мало не съ полведра. Только напрасно думалъ бъдняжка залить свое горе. Водка щипала его за языкъ, словно крапива, и казалась ему горше полыни. Кинулъ отъ себя кухоль на землю. "Полно горевать тебъ, козакъ! загремъло что-то басомъ надъ нимъ. Оглянулся: Басаврюкъ! У! какая образина! Волосы — щетина, очи-какъ у вола. "Знаю, чего недостаетъ тебъ: вотъ чего!" Тутъ брякнулъ онъ съ бъсовскою усмъшкою кожанымъ, висъвшимъ у него возлѣ пояса, кошелькомъ. Вздрогнулъ Петро. "Ге-ге-ге! да какъ горитъ!" заревѣлъ онъ, пересыпая на руку червонцы: "Ге-ге-ге! да какъ звенитъ! А въдь и дъла только одного потребуютъ за цѣлую гору такихъ цяцекъ".— "Дьяволъ!" закричалъ Петро. – "Давай его! на все готовъ! "--- Хлопнули по рукамъ. – "Смотри, Петро, ты поспълъ какъ разъ въ пору: завтра Ивана Купала. Одну только эту ночь въ году и цвътетъ папоротникъ. Не прозъвай! Я тебя буду ждать о полночи въ Медвѣжьемъ оврагѣ".

Я думаю, куры такъ не дожидаются той поры, когда баба вынесетъ имъ хлѣбныхъ зеренъ, какъ дожидался Петрусь вечера. То и дъла, что смотрълъ, не становится ли тънь отъ дерева длиннее, не румянится ли понизившееся солнышко, и чемъ далье, тымь нетерпыливый. Экая долгота! Видно, день Божій потерялъ гдъ-нибудь конецъ свой. Вотъ уже и солнца нътъ. Небо только краснветь на одной сторонв. И оно уже тускнеть. Въ полѣ становится холоднѣй. Примеркаетъ, примеркаетъ исмерклось. Насилу! Съ сердцемъ, только-что не хотъвшимъ выскочить изъ груди, собрался онъ въ дорогу и бережно спустился густымъ лѣсомъ въ глубокій яръ, называемый Медвъжьимъ оврагомъ. Басаврюкъ уже поджидалъ тамъ. Темно, хоть въ глаза выстрѣли. Рука объ руку, пробирались они по топкимъ болотамъ, цъпляясь за густо разросшійся терновникъ и спотыкаясь почти на каждомъ шагу. Вотъ и ровное мѣсто. Оглядълся Петро: никогда еще не случалось ему заходить сюда. Тутъ остановился и Басаврюкъ.

"Видишь ли ты, стоятъ передъ тобою три пригорка? Много будетъ на нихъ цвътовъ разныхъ: но сохрани тебя нездъшняя сила сорвать хоть одинъ. Только же зацвътетъ папоротникъ, хватай его и не оглядывайся, что бы тебъ позади ни чудилось".

Петро хотълъ было спросить... глядь—и нътъ уже его. Подошелъ къ тремъ пригоркамъ; гдъ же цвъты? Ничего не видать. Дикій бурьянъ чернълъ кругомъ и глушилъ все своею густотою. Но вотъ блеснула на небъ зарница, и передъ нимъ показалась цълая гряда цвътовъ, все чудныхъ, все невиданныхъ; тутъ же и простые листья папоротника. Поусумнился Петро и въ раздумьи сталъ передъ ними, подпершись объими руками въ боки.

"Что-жъ тутъ за невидальщина? Десять разъ на день, слу-. чается, видишь это зелье: какое же тутъ диво? Не вздумала ли дьявольская рожа посмѣяться?" -

Глядь—краснъетъ маленькая цвъточная почка и, какъ будто живая, движется. Въ самомъ дѣлѣ чудно! Движется и становится все больше, больше, и краснветь, какъ горячій уголь. Вспыхнула звъздочка, что-то тихо затрещало, —и цвътокъ развернулся передъ его очами, словно пламя, освътивъ и другіе около себя.

"Теперь пора!" подумалъ Петро и протянулъ руку. Смотритъ, тянутся изъ-за него сотни мохнатыхъ рукъ также къ цвътку, а позади его что-то перебъгаетъ съ мъста на мъсто. Зажмуривъ глаза, дернулъ онъ за стебелекъ, и цвътокъ остался въ его рукахъ. Все утихло. На пнъ показался сидящимъ Басаврюкъ, весь синій, какъ мертвецъ. Хоть бы пошевелился однимъ пальцемъ. Очи недвижно установлены на что-то, видимое ему одному только; ротъ вполовину разинутъ, и ни отвъта. Вокругъ не шелохнетъ. Ухъ, страшно!.. Но вотъ послышался свистъ, отъ котораго захолонуло у Петра внутри, и почудилось ему, будто трава зашумъла, цвъты начали между собою разговаривать голосомъ тоненькимъ, словно серебряные колокольчики; деревья загремѣли сыпучею бранью... Лицо Басаврюка вдругъ ожило, очи сверкнули. "Насилу воротилась, яга!" проворчалъ онъ сквозь зубы. "Гляди, Петро, станетъ передъ тобою сейчасъ красавица: дълай все, что ни прикажетъ, не то пропалъ навъки!" Тутъ раздълилъ онъ суковатою палкою кустъ терновника, и передъ ними показалась избушка, какъ говорится, на курьихъ ножкахъ. Басаврюкъ ударилъ кулакомъ, и стѣна за-



шаталась. Большая черная собака выбъжала навстръчу и съ визгомъ, оборотившись въ кошку, кинулась въ глаза имъ. "Не бъсись, не бъсись, старая чертовка!" проговорилъ Басаврюкъ, приправивъ такимъ словцомъ, что добрый человѣкъ и уши бы заткнулъ. Глядь, вмъсто кошки, старуха, съ лицомъ, сморщившимся, какъ печеное яблоко, вся согнутая въ дугу; носъ съ подбородкомъ, словно щипцы, которыми щелкаютъ орѣхи. "Славная красавица!" подумалъ Петро, и мурашки пошли по спинъ его. Въдьма вырвала у него цвътокъ изъ рукъ, наклонилась и что-то долго шептала надъ нимъ, вспрыскивая какою-то водою. Искры посыпались у ней изо рта, пъна показалась на губахъ. "Бросай!" сказала она, отдавая цвътокъ ему. Петро подбросилъ, и, - что за чудо! - цвътокъ не упалъ прямо, но долго казался огненнымъ шарикомъ посреди мрака и, словно лодка, плавалъ по воздуху; наконецъ, потихоньку началъ спускаться ниже и упалъ такъ далеко, что едва примътна была звъздочка, не больше маковаго зерна. "Здъсь!" глухо прохрипъла старуха, а Басаврюкъ, подавая ему заступъ, промолвилъ: "Копай здъсь, Петро; тутъ увидишь ты столько золота, сколько ни тебъ, ни Коржу не снилось". Петро, поплевавъ въ руки, схватилъ заступъ, надавилъ ногою и выворотилъ землю, въ другой, въ третій, еще разъ... Что-то твердое!.. Заступъ звенитъ и нейдетъ далѣе. Тутъ глаза его ясно начали различать небольшой, окованный жельзомъ сундукъ. Уже хстълъ онъ было достать его рукою, но сундукъ сталъ уходить въ землю, и все, чъмъ далье, глубже, глубже; а позади его слышался хохотъ, болъе схожій съ змъннымъ шипъньемъ. "Нътъ, не видать тебъ золота, покамъстъ не достанешь крови человъческой!" сказала въдьма и подвела къ нему дитя, лътъ шести, накрытое бълою простынею, показывая знакомъ, чтобы онъ отсъкъ ему голову. Остолбенълъ Петро. Малость, отръзать ни за что, ни про что человъку голову, да еще и безвинному ребенку! Въ сердцахъ, сдернулъ онъ простыню, накрывавшую его голову, и что-же? Передъ нимъ стоялъ Ивась. И ручонки сложило бъдное дитя на-крестъ, и головку повъ-Какъ бъшеный, подскочилъ съ ножомъ къ въдьмъ Петро и уже занесъ было руку...

"А что ты объщалъ за дъвушку?.." грянулъ Басаврюкъ и словно пулю посадилъ ему въ спину. Въдьма топнула ногою: синее пламя выхватилось изъ земли; середина ея вся освътилась и стала какъ будто изъ хрусталя вылита, и все, что ни было подъ землею, сдълалось видимо, какъ на ладони. Червонцы, дорогіе камни въ сундукахъ, въ котлахъ, грудами были навалены подъ тъмъ самымъ мъстомъ, гдъ они стояли. Глаза



его загорѣлись... умъ помутился... Какъ безумный, ухватился онъ за ножъ, и безвинная кровь брызнула ему въ очи... Дьявольскій хохотъ загремѣлъ со всѣхъ сторонъ. Безобразныя чудища стаями скакали передъ нимъ. Вѣдьма, вцѣпившись руками въ обезглавленный трупъ, какъ волкъ, пила изъ него кровь... Все пошло кругомъ въ головѣ его! Собравши всѣ силы,



"Передъ нимъ стоялъ Ивасъ"... Рисунокъ В. Маковскаго.

бросился онъ бѣжать. Все покрылось передъ нимъ краснымъ свѣтомъ. Деревья всѣ въ крови, казалось, горѣли и стонали. Небо, раскалившись, дрожало... Огненныя пятна, что молніи, мерещились въ его глазахъ. Выбившись изъ силъ, вбѣжалъ

онъ въ свою лачужку и, какъ снопъ, повалился на землю. Мертвый сонъ охватилъ его.

Два дня и двѣ ночи спалъ Петро безъ просыпу. Очнувшись на третій день, долго осматривалъ онъ углы своей хаты; но напрасно старался что-нибудь припомнить: память его была какъ карманъ стараго скряги, изъ котораго полушки не выманишь. Потянувшись немного, услышалъ онъ, что въ ногахъ брякнуло. Смотритъ: два мѣшка съ золотомъ. Тутъ только, будто сквозь сонъ, вспомнилъ онъ, что искалъ какого-то клада, что было ему одному страшно въ лѣсу... Но за какую цѣну, какъ достался онъ, этого никакимъ образомъ не могъ понять.

Увидѣлъ Коржъ мѣшки—и разнѣжился. "Сякой, такой Петрусь, немазаный! Да я ли не любилъ его? Да не былъ ли у меня онъ, какъ сынъ родной?" И понесъ хрычъ небывальщину, такъ что того до слезъ разобрало. Пидорка стала разсказывать ему, какъ проходившіе мимо цыгане украли Ивася; но Петро не могъ даже вспомнить его: такъ обморочила проклятая бѣсовщина! Мѣшкать было незачѣмъ. Поляку дали подъ носъ дулю, да и заварили свадьбу: напекли шишекъ, нашили ручниковъ и хустокъ, выкатили бочку горѣлки, посадили за столъ молодыхъ, разрѣзали коровай, брякнули въ бандуры, цымбалы, сопилки, кобзы—и пошла потѣха...

Въ старину свадьба водилась не въ сравненье съ нашей. Тетка моего дъда, бывало, разскажетъ люли только! Какъ дъвчата, въ нарядномъ головномъ уборъ, изъ желтыхъ, синихъ и розовыхъ стричекъ, поверхъ которыхъ навязывался золотой галунъ, въ тонкихъ рубашкахъ, вышитыхъ по всему шву краснымъ шелкомъ и унизанныхъ мелкими серебряными цвъточками, въ сафьяныхъ сапогахъ на высокихъ желѣзныхъ подковахъ, плавно, словно павы, и съ шумомъ, что вихорь, скакали въ горлицъ. 1) Какъ молодицы, съ корабликомъ на головъ, котораго верхъ сдъланъ былъ весь изъ сутозолотой парчи, съ небольшимъ выръзомъ на затылкъ, откуда выглядывалъ золотой очипокъ, съ двумя выдававшимися, одинъ напередъ, другой назадъ, рожками самаго мелкаго чернаго смушка въ синихъ, изъ лучшаго полутабенеку, съ красными клапанами, кунтушахъ, важно подбоченившись, выступали поодиночкъ и мърно выбивали гопака 2) Какъ парубки въ высокихъ козацкихъ шапкахъ, въ тонкихъ суконныхъ свиткахъ, затянутыхъ шитыми серебромъ поясами, съ люльками въ зубахъ, разсыпались передъ ними мелкимъ бѣсомъ и подпускали турусы.

<sup>1)</sup> Названіе танца.

<sup>2)</sup> Тоже малорусскій танецъ.

# НА ІІНІЪ ПОКАЗАЛСЯ СИДЯЩИМЪ БАСАВРЮКЪ ВЕСЬ СИНІЙ, КАКЪ МЕРТВЕЦЪ.

Самъ Коржъ не утерпълъ, глядя на молодыхъ, чтобъ не тряхнуть стариною. Съ бандурою въ рукахъ, потягивая люльку и вмъстъ припъвая, съ чаркою на головъ, пустился старичина, при громкомъ крикъ гулякъ, въ присядку. Чего не выдумаютъ навесель? Начнутъ, бывало, наряжаться въ хари, Воже ты мой, на человъка не похожи! Ужъ не чета нынъшнимъ переодъваньямъ, что бываютъ на свадьбахъ нашихъ. Что теперь? только что корчатъ цыганокъ да москалей. Нътъ, вотъ, бывало, одинъ одънется жидомъ, а другой чортомъ, начнутъ сперва цъловаться, а послъ ухватятся за чубы... Богъ съ вами! Смъхъ нападетъ такой, что за животъ хватаешься. Поодънутся въ турецкія и татарскія платья; все горитъ на нихъ, какъ жаръ... А какъ начнутъ дурить да строить штуки... ну, тогда хоть святыхъ выноси! Съ теткой покойнаго дъда, которая сама была на этой свадьбъ, случилась забавная исторія: была она одъта тогда въ татарское широкое платье и, съ чаркою въ рукахъ, угощала собраніе. Вотъ, одного дернулъ лукавый окатить ее сзади водкою; другой, тоже, видно, не промахъ, высъкъ въ ту же минуту огня, да и поджегъ... пламя вспыхнуло: бъдная тетка, перепугавшись, давай сбрасывать съ себя, при всъхъ, платье... Шумъ, хохотъ, ералашъ поднялся, какъ на ярмаркъ. Словомъ, старики не запомнили никогда еще такой веселой Начали жить Пидорка да Петрусь, словно панъ съ панею.

Всего вдоволь, все блеститъ... Однако же, добрые люди качали слегка головами, глядя на житье ихъ. "Отъ чорта не будетъ добра", поговаривали всъ въ одинъ голосъ. "Откуда, какъ не отъ искусителя люда православнаго, пришло къ нему богатство? Гдъ ему было взять такую кучу золота? Отчего вдругъ въ самый тотъ день, когда разбогат тль онъ, Басаврюкъ пропалъ, какъ въ воду?" — Говорите же, что люди выдумываютъ! Въдь, въ самомъ дълъ, не прошло мъсяца, Петруся никто узнать не могъ. Отчего, что съ нимъ сдѣлалось,—Богъ знаетъ. Сидитъ на одномъ мъстъ и хоть бы слово съ къмъ; все думаетъ и какъ будто бы хочетъ что-то припомнить. Пидоркъ удается заставить его о чемъ-нибудь заговорить, какъ будто и забудется, и поведетъ ръчь, и развеселится даже; но ненарокомъ посмотритъ на мъшки: "постой, постой, позабылъ! кричитъ, и снова задумывается, и снова силится прочто-то вспомнить. Иной разъ, когда долго сидитъ на одномъ мъстъ, чудится ему, что вотъ-вотъ все сызнова приходитъ на умъ... и опять все ушло. Кажется: сидитъ въ шинкъ; несутъ ему водку; жжетъ его водка; противна ему водка; кто-то подходитъ, бьетъ по плечу его; онъ... но далъе все какъ-будто

сочинения гоголя, т. і.



туманомъ покрывается передъ нимъ. Потъ валитъ градомъ по лицу его, и онъ въ изнеможеніи садится на свое мъсто

Чего не дълала Пидорка: и совъщалась съ знахарями, и переполохъ выливали, и соняшницу заваривали 1), — ничто не помогало. Такъ прошло и лъто. Много козаковъ обкосилось и обжалось; много козаковъ, поразгульнъе другихъ, и въ походъ потянулось. Стаи утокъ еще толпились на болотахъ нашихъ; но крапивянокъ уже и въ поминѣ не было. Въ степяхъ закраснѣло. Скирды хлѣба то тамъ, то сямъ, словно козацкія шапки, пестръли по полю. Попадались по дорогъ и возы, наваленные хворостомъ и дровами. Земля сдѣлалась крѣпче и мъстами стала прохватываться морозомъ. Уже и снъгъ началъ сѣяться съ неба, и вѣтки деревъ убрались инеемъ, будто заячьимъ мѣхомъ. Вотъ уже въ ясный морозный день красногрудый снигирь, словно щеголеватый польскій шляхтичъ, прогуливался по снъговымъ кучамъ, вытаскивая зерно, и дъти огромными кіями гоняли по льду деревянные кубари, между тъмъ какъ отцы ихъ спокойно вылеживались на печкъ, выходя по временамъ, съ зажженною люлькою въ зубахъ, ругнуть добрымъ порядкомъ православный морозецъ, или провътриться и промолотить въ съняхъ залежалый хлъбъ. Наконецъ, снъга стали таять, и *щука хвостомъ ледъ расколотила*; а Петро все тотъ же, и чъмъ далье, тъмъ еще суровъе. Какъ будто прикованный, сидитъ посереди хаты, поставивъ себъ въ ноги мъшки съ золотомъ. Одичалъ, обросъ волосами, сталъ страшенъ, и все думаетъ объ одномъ, все силится припомнить что-то, и сердится, и злится, что не можетъ вспомнить. Часто дико подымается съ своего мъста, поводитъ руками, вперяетъ во что-то глаза свои, какъ будто хочетъ уловить его; губы шевелятся, будто хотятъ произнесть какое-то давно забытое слово, — и неподвижно останавливаются... Бъшенство овладъваетъ имъ; какъ полоумный, грызетъ и кусаетъ себъ руки и въ досадъ рветъ клоками волоса, покамъстъ, утихнувъ, не упадетъ, будто въ забытьи, и послъ снова принимается припоминать, и снова бъщенство, и снова мука... Что это за напасть Божія? Жизнь не въ жизнь стала Пидоркъ. Страшно ей было оставаться сперва одной въ хатъ, да послъ свыклась, бѣдняжка, съ своимъ горемъ. Но прежней Пидорки уже узнать



<sup>1)</sup> Выливаютъ переполохъ у насъ въ случать испуга, когда хотятъ узнать, отчего приключился онъ: бросаютъ расплавленное олово или воскъ въ воду, и чье примутъ они подобіе, то самое перепугало больного, посл'в чего и весь испугъ проходитъ. Завариваютъ соняшницу отъ дурноты и боли въ животъ. Для этого зажигаютъ кусокъ пакли, бросаютъ въ кружку и опрокидываютъ ее вверхъ дномъ въ миску, наполненную водой и поставленную на животъ больного; потомъ, послъ нашептываній, даютъ ему выпить ложку этой воды.

нельзя было. Ни румянца, ни усмѣшки; изныла, изчахла, выплакались ясныя очи. Разъ, кто-то уже, видно, сжалился надъней, посовѣтовалъ итти къ колдуньѣ, жившей въ Медвѣжьемъ оврагѣ, про которую ходила слава, что умѣетъ лѣчить всѣ на свѣтѣ болѣзни. Рѣшилась попробовать послѣднее средство; слово за слово, уговорила старуху итти съ собою. Это было ввечеру, какъ разъ наканунѣ Купала. Петро въ безпамятствѣ лежалъ на лавкѣ и не примѣчалъ вовсе новой гостьи. Какъ вотъ, мало-по-малу, сталъ приподниматься и всматриваться.



"Вспомнилъ, вспомнилъ!" Закричалъ онъ въ страшномъ весельи. Рисунокъ K. Tрутовскаго.

Вдругъ весь задрожалъ, какъ на плахѣ; волосы поднялись горою... и онъ засмѣялся такимъ хохотомъ, что страхъ врѣзался въ сердце Пидорки. "Вспомнилъ, вспомнилъ!" закричалъ онъ въ страшномъ весельи и, размахнувши топоръ, пустилъ имъ изо всей силы въ старуху. Топоръ на два вершка вбѣжалъ въ дубовую дверь. Старуха пропала, и дитя лѣтъ семи, въ бѣлой рубашкѣ, съ накрытою головою, стало посреди хаты... Простыня слетѣла. "Ивась!" закричала Пидорка и бросилась къ нему; но привидѣніе все, съ ногъ до головы, покрылось кровью и освѣтило всю хату краснымъ свѣтомъ... Въ испугѣ выбѣжала она



въ сѣни; но, опомнившись немного, хотѣла было помочь ему; напрасно! —дверь захлопнулась за нею такъ крѣпко, что не подъ-силу было отпереть. Сбѣжались люди; принялись стучать; высадили дверь: хоть бы душа одна! Вся хата полна дыму, и посерединѣ только, гдѣ стоялъ Петрусь, куча пеплу, отъ котораго мѣстами подымался еще паръ. Кинулись къ мѣшкамъ: одни битые черепки лежали вмѣсто червонцевъ. Выпуча глаза и разинувъ рты, не смѣя пошевельнуть усомъ, стояли козаки, будто вкопанные въ землю. Такой страхъ навело на нихъ это диво.



"Всѣ тотчасъ узнали на бараньей головѣ рожу Басаврюка". Рисунокъ  $K.\ Tрутовскато.$ 

Что было далѣе, не вспомню. Пидорка дала обѣтъ итти на богомолье; собрала оставшееся послѣ отца имущество, и черезъ нѣсколько дней ея точно уже не было на селѣ. Куда ушла она, никто не могъ сказать. Услужливыя старухи отправили ее было уже туда, куда и Петро потащился; но пріѣхавшій изъ Кіева козакъ разсказалъ, что видѣлъ въ лаврѣ монахиню, всю высохшую, какъ скелетъ, и безпрестанно молящуюся, въ которой земляки, по всѣмъ примѣтамъ, узнали Пидорку; что будто никто не слыхалъ отъ нея ни одного слова; что пришла

она пъшкомъ и принесла окладъ къ иконъ Божьей матери, исцвъченный такими яркими каменьями, что всъ зажмуривались, на него глядя.

Позвольте, этимъ еще не все кончилось. Въ тотъ самый день, когда лукавый припряталъ къ себъ Петруся, показался снова Басаврюкъ; только всѣ бѣгомъ отъ него. Узнали, что это за птица: не кто другой, какъ сатана, принявшій человъческій образъ для того, чтобы отрывать клады; а какъ клады не даются нечистымъ рукамъ, такъ вотъ онъ и приманиваетъ къ себъ молодцовъ. Въ томъ же году всѣ побросали землянки свои и перебрались въ село; но и тамъ, однакожъ, не было покою проклятаго Басаврюка. Тетка покойнаго дада говорила, что именно злился онъ болъе всего на нее за то, что оставила прежній шинокъ по Опошнянской дорогь, и всьми силами старался выместить все на ней. Разъ старшины села собрались въ шинокъ и, какъ говорится, бесъдовали по чинамъ за столомъ, посерединъ котораго поставленъ былъ, гръхъ сказать, чтобы малый, жареный баранъ. Калякали о томъ, о семъ; было и про диковинки разныя, и про чуда. Вотъ и померещилось, еще бы ничего, если бы одному, а то именно всѣмъ, — что баранъ поднялъ голову, блудящіе глаза его ожили и засвѣтились, и вмигъ появившіеся черные щетинистые усы значительно заморгали на присутствующихъ. Всъ тотчасъ узнали на бараньей головь рожу Басаврюка; тетка дъда моего даже думала уже, что вотъ-вотъ попроситъ водки... Честные старшины за шапки, да скоръй во-свояси. Въ другой разъ самъ церковный староста, любившій по временамъ раздобаривать глазъ-наглазъ съ дъдовскою чаркою, не успълъ еще раза два достать дна, какъ видитъ, что чарка кланяется ему въ поясъ. "Чортъ съ тобою! "—давай креститься!... А тутъ съ половиною его тоже диво: только-что начала она замъшивать тъсто въ огромной дижъ, вдругъ дижа выпрыгнула. "Стой, стой!" Куда! подбоченившись важно, пустилась въ присядку по всей хатъ... Смъйтесь; однакожъ, не до смъху было нашимъ дъдамъ. И даромъ, что отецъ Аванасій ходилъ по всему селу со святою водою и гонялъ чорта кропиломъ по всъмъ улицамъ, а все еще тетка покойнаго дъда долго жаловалась, что кто-то, какъ только вечеръ, стучитъ въ крышу и царапается по стънъ.

Да чего! Вотъ теперь на томъ самомъ мъстъ, гдъ стоитъ село наше, кажись, все спокойно; а вѣдь еще не такъ давно, еще покойный отецъ мой и я запомню, какъ мимо развалившагося шинка, который нечистое племя долго послъ того поправляло на свой счетъ, доброму человѣку пройти нельзя было. Изъ закоптъвшей трубы столбомъ валилъ дымъ и, поднявшись



высоко, такъ что посмотръть — шапка валилась, — разсыпался горячими угольями по всей степи, и чортъ—нечего бы и вспоминать его, собачьяго сына, — такъ всхлипывалъ жалобно въ своей конуръ, что испуганные гайвороны стаями подымались изъ ближняго дубоваго лѣса и съ дикимъ крикомъ метались по небу.



Врагъ его батька, знае! начнуть що небудь робыть люды хрещены, то мурдуютця, мурдуютця, мовъ хорты за зайцемъ, а все щось не до шмыгу; тильки жъ куды чортъ уплетецця, то верть хвостыкомъ, — такъ де воно й возмецця, ниначе зъ неба.

I.

### Ганна.

Звонкая пъсня лилась ръкою по улицамъ села \*\*\*. Было то время, когда утомленные дневными трудами и заботами парубки и дъвушки шумно собирались въ кружокъ, въ блескъ чистаго вечера, выливать свое веселье въ звуки, всегда неразлучные съ уныньемъ. И задумавшійся вечеръ мечтательно обнималъ синее небо, превращая все въ неопредъленность и даль. Уже и сумерки, а пѣсни все не утихали. Съ бандурою въ ру-

кахъ, пробирался ускользнувшій отъ пъсельниковъ молодой козакъ Левко, сынъ сельскаго головы. На козакъ ръшетиловская шапка. Козакъ идетъ по улицъ, бренчитъ рукою по струнамъ и подплясываетъ. Вотъ онъ тихо остановился передъ дверью хаты, уставленной невысокими вишневыми деревьями. Чья же это хата? Чья это дверь? Немного помолчавши, заигралъ онъ и запѣлъ:

> Сонце нызенько, вечеръ блызенько, Выйды до мене, мое серденько!

"Нътъ, видно, кръпко заснула моя ясноокая красавица", сказалъ козакъ, окончивши пъсню и приближаясь къ окну. "Галю! Галю! ты спишь, или не хочешь ко мнъ выйти? Ты боишься, върно, чтобы насъ кто не увидълъ, или не хочешь, можетъ быть, показать бълое личико на холодъ? Не бойся: никого нътъ; вечеръ тепелъ. Но если бы и показался кто, я прикрою тебя свиткою, обмотаю своимъ поясомъ, закрою руками тебя, — и никто насъ не увидитъ. Но если бы и повъяло холодомъ, я прижму тебя поближе къ сердцу, отогръю поцълуями, надъну шапку свою на твои бъленькія ножки. Сердце мое, рыбка моя, ожерелье! выгляни на мигъ. Просунь сквозь окошечко хоть бълую свою ручку... Нътъ, ты не спишь, гордая дивчина! проговорилъ онъ громче и такимъ голосомъ, какимъ выражаетъ себя устыдившійся мгновеннаго униженія: "тебъ любо издъваться надо мною; прощай!"

Тутъ онъ отворотился, насунулъ набекрень свою шапку и гордо отошелъ отъ окошка, тихо перебирая струны бандуры. Деревянная ручка у двери въ это время завертълась: дверь распахнулась со скрыпомъ, и дъвушка, на поръ семнадцатой весны, обвитая сумерками, робко оглядываясь и не выпуская деревянной ручки, переступила черезъ порогъ. Въ полуясномъ мракъ горъли привътно, будто звъздочки, ясныя очи; блистало красное коралловое монисто, и отъ орлиныхъ очей парубка не могла укрыться даже краска, стыдливо вспыхнувшая на щекахъ ея.

"Какой же ты нетерпъливый!" говорила она ему вполголоса: "Уже и разсердился! Зачѣмъ выбралъ ты такое время? Толпа народу шатается то и дъло по улицамъ... Я вся дрожу... "

"О, не дрожи, моя красная калиночка! Прижмись ко мнъ покрѣпче!" говорилъ парубокъ, обнимая ее, отбросивъ бандуру, висъвшую на длинномъ ремнъ у него на шеъ, и садясь вмъсть съ нею у дверей хаты. "Ты знаешь, что мнъ и часу не видать тебя горько".



"Знаешь ли, что я думаю?" прервала дѣвушка, задумчиво уставивъ въ него свои очи. "Мнъ все что-то будто на ухо шепчетъ, что впередъ намъ не видаться такъ часто. Недобрые у насъ люди: дъвушки всъ глядятъ такъ завистливо, а парубки... Я примъчаю даже, что мать моя съ недавней поры стала суровъе приглядывать за мною. Признаюсь, мнъ веселъе у чужихъ жить было."

Какое-то движеніе тоски выразилось на лицѣ ея при послѣднихъ словахъ.

"Два мъсяца только въ сторонъ родной и уже соскучилась! Можетъ, и я надоѣлъ тебѣ?"

"О, ты мнъ не надоълъ", молвила она, усмъхнувшись. "Я тебя люблю, чернобровый козакъ! За то люблю, что у тебя карія очи, и какъ поглядишь ты ими, то у меня какъ будто на душъ усмъхается: и весело, и хорошо ей; что привътливо моргаешь ты чернымъ усомъ своимъ; что ты идешь по улицѣ, поешь и играешь на бандурѣ, и любо слушать тебя."



"О, моя Галя!" вскрикнулъ парубокъ, цълуя и прижимая ее сильнъе къ груди своей.

"Постой! Полно, Левко! Скажи напередъ, говорилъ ли ты съ отцомъ своимъ?"

"Что?" сказалъ онъ, будто проснувшись. "Что я хочу жениться, а ты выйти за меня замужъ? Говорилъ. " Но какъ то унывно зазвучало въ устахъ его это слово: "говорилъ".

"Что же?"

"Что станешь дълать съ нимъ? Притворился, старый хрънъ, по своему обыкновенію, глухимъ: ничего не слышитъ и еще бранитъ, что шатаюсь, Богъ знаетъ, гдѣ и повѣсничаю съ хлопцами по улицамъ... Но не тужи, моя Галю! вотъ тебъ слово козацкое, что уломаю его. "



"Да тебъ только стоитъ, Левко, слово сказать, —и все будетъ по твоему. Я знаю это по себъ: иной разъ не послушала бы тебя, а скажешь слово, — и невольно дѣлаю, что тебѣ хочется. Посмотри, посмотри!" продолжала она, положивъ голову на плечо ему и поднявъ глаза вверхъ, гдъ необъятно синъло теплое украинское небо, завъшенное снизу кудрявыми вътвями стоявшихъ передъ ними вишенъ. "Посмотри: вонъ-вонъ далеко мелькнули звъздочки: одна, другая, третья, четвертая, пятая... Не правда ли, въдь это ангелы Божіи поотворяли окошечки своихъ свътлыхъ домиковъ на небъ и глядятъ на насъ? Да, Левко? Въдь это они глядятъ на нашу землю? Что, если бы у людей были крылья, какъ у птицъ, туда бы полетъть высоко, высоко... Ухъ, страшно! Ни одинъ дубъ у насъ не достанетъ до неба. А говорятъ, однако же, есть гдъ-то, въ какой-то далекой земль, такое дерево, которое шумить вершиною въ самомъ небъ, и Богъ сходитъ по немъ на землю ночью передъ свътлымъ праздникомъ".

"Нѣтъ, Галю; у Бога есть длинная лѣстница отъ неба до самой земли. Ее становятъ передъ Свѣтлымъ Воскресеніемъ святые архангелы, и какъ только Богъ ступитъ на первую ступень, всѣ нечистые духи полетятъ стремглавъ и кучами попадаютъ въ пекло, и оттого на Христовъ праздникъ ни одного злого духа не бываетъ на землѣ".

"Какъ тихо колышется вода, будто дитя въ люлькѣ!" продолжала Ганна, указывая на прудъ, угрюмо обставленный темнымъ кленовымъ лѣсомъ и оплакиваемый вербами, потопившими въ немъ жалобныя свои вѣтви. Какъ безсильный старецъ, держалъ онъ въ холодныхъ объятіяхъ своихъ далекое темное небо, осыпая ледяными поцѣлуями огненныя звѣзды, которыя тускло рѣяли среди теплаго океана ночного воздуха, какъ бы предчувствуя скорое появленіе блистательнаго царя ночи. Возлѣ лѣса, на горѣ, дремалъ съ закрытыми ставнями старый деревянный домъ; мохъ и дикая трава покрывали его крышу; кудрявыя яблони разрослись передъ его окнами; лѣсъ, обнимая своею тѣнью, бросалъ на него дикую мрачность; орѣховая роща стлалась у подножія его и скатывалась къ пруду.

"Я помню, будто сквозь сонъ", сказала Ганна, не спуская глазъ съ него: "давно, давно, когда я еще была маленькою и жила у матери, что-то страшное разсказывали про домъ этотъ. Левко, ты върно знаешь; разскажи!.."

"Богъ съ нимъ, моя красавица! Мало ли чего не разскажутъ бабы и народъ глупый. Ты себя только потревожишь, станешь бояться и не заснется тебъ покойно".



"Разскажи, разскажи, милый, чернобровый парубокъ!" говорила она, прижимаясь лицомъ своимъ къ щекъ его и обнимая его. "Нътъ, ты, видно, не любишь меня; у тебя есть другая дъвушка. Я не буду бояться; я буду спокойно спать ночь. Теперь-то не засну, если не разскажешь. Я стану мучиться да думать... Разскажи, Левко!.."

"Видно, правду говорятъ люди, что у дъвушекъ сидитъ чортъ, подстрекающій ихъ любопытство. Ну, слушай. Давно, мое серденько, жилъ въ этомъ домъ сотникъ. У сотника была дочка, ясная панночка, бълая какъ снъгъ, какъ твое личико. Сотникова жена давно уже умерла; задумалъ сотникъ жениться на другой. "Будешь ли ты меня нъжить постарому, батька, когда возьмешь другую жену?"— "Буду, моя дочка; еще кръпче прежняго стану прижимать тебя къ сердцу! Буду, моя дочка; еще ярче стану дарить серьги и монисты!" 1

"Привезъ сотникъ молодую жену въ новый домъ свой. Хороша была молодая жена. Румяна и бъла собою была молодая жена; только такъ страшно взглянула на свою падчерицу, что та вскрикнула, ее увидъвши, и хоть бы слово во весь день сказала суровая мачиха. Настала ночь: ушелъ сотникъ съ молодою женою въ свою опочивальню; заперлась и бълая панночка въ своей свътлицъ. Горько сдълалось ей; стала плакать. Глядитъ, страшная черная кошка крадется къ ней; шерсть на ней горитъ, и жельзные когти стучатъ по полу. Въ испугъ, вскочила она на лавку, —кошка за нею; перепрыгнула на лежанку, — кошка и туда, и вдругъ бросилась къ ней на шею и душитъ ее. Съ крикомъ оторвавши отъ себя, кинула ее на полъ. Опять крадется страшная кошка. Тоска ее взяла. На стѣнъ висъла отцовская сабля. Схватила ее и брякъ по полу, — лапа съ жел взными когтями отскочила, и кошка съ визгомъ пропала въ темномъ углу. Цѣлый день не выходила изъ свътлицы своей молодая жена; на третій день вышла съ перевязанною рукою. Угадала бѣдная панночка, что мачиха ея-въдьма, и что она ей перерубила руку. На четвертый день приказалъ сотникъ своей дочкъ носить воду, мести хату, какъ простой мужичкъ, и не показываться въ панскіе покои. Тяжело было бъдняжкъ, да нечего дълать: стала выполнять отцовскую волю. На пятый день выгналъ сотникъ свою дочку босую изъ дому и куска хлѣба не далъ на дорогу. Тогда только зарыдала панночка, закрывши руками бѣлое лицо свое: "Погубилъ ты, батька, родную дочку свою! Погубила въдьма гръшную душу твою! Прости тебя Богъ; а мнъ, несчастной, видно, не велитъ Онъ жить на бѣломъ свѣтѣ... " — "И вонъ, видишь ли ты?"… Тутъ оборотился Левко къ ГанGenerated on 2023-04-03 15:31 GMT / https://hdl.handle.net/2027/mdp.39015010222191 Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access\_use#pd-us-google

нѣ, указывая пальцемъ на домъ. "Гляди сюда: вонъ подалѣе отъ дома, самый высокій берегъ! Съ этого берега кинулась панночка въ воду, и съ той поры не стало ея на свѣтѣ..."

"А вѣдьма?" боязливо прервала Ганна, устремивъ на него прослезившіяся очи.

"Вѣдьма?" Старухи выдумали, что съ той поры всѣ утопленницы выходили въ лунную ночь въ панскій садъ грѣться на мъсяцъ, и сотникова дочка сдълалась надъ ними главною. Въ одну ночь увидъла она мачиху свою возлъ пруда, напала на нее и съ крикомъ утащила въ воду. Но въдьма и тутъ нашлась: оборотилась подъ водою въ одну изъ утопленницъ, и черезъ то ушла отъ плети изъ зеленаго тростника, которою хотъли ее бить утопленницы. Върь бабамъ! Разсказываютъ еще, что панночка собираетъ всякую ночь утопленницъ и заглядываетъ поодиночкъ каждой въ лицо, стараясь узнать, которая изъ нихъ въдьма; но до сихъ поръ не узнала. И если попадется изъ людей кто, тотчасъ заставляетъ его угадывать; не то грозитъ утопить въ водъ. Вотъ, моя Галю, какъ разсказываютъ старые люди!.. Теперешній панъ хочетъ строить на томъ мъстъ винницу и прислалъ нарочно для того сюда винокура... Но я слышу говоръ. Это наши возвращаются съ пѣсенъ. Прощай, Галю! Спи спокойно, да не думай объ этихъ бабыхъ выдумкахъ".

Сказавши это, онъ обнялъ ее крѣпче, поцѣловалъ и ушелъ.

"Прощай, Левко!" говорила Ганна, задумчиво вперивъ очи на темный лѣсъ.

Огромный огненный мѣсяцъ величественно сталъ въ это время вырѣзываться изъ земли. Еще половина его была подъ землею, а уже весь міръ исполнился какого-то торжественна-го свѣта. Прудъ тронулся искрами. Тѣнь отъ деревьевъ ясно стала отдѣляться на темной зелени.

"Прощай, Ганна!" раздались позади ея слова, сопровождаемыя поцълуемъ.

"Ты воротился!" сказала она, оглянувшись; но, увидъвъ передъ собою незнакомаго парубка, отвернулась въ сторону.

"Прощай, Ганна!" раздалось снова, и снова поцѣловалъ ее кто-то въ щеку.

"Вотъ принесла нелегкая и другого!" проговорила она съ сердцемъ.

"Прощай, милая Ганна!"

"Еще и третій!"

"Прощай! прощай! прощай, Ганна!" и поцѣлуи засыпали ее со всѣхъ сторонъ.



"Да тутъ ихъ цѣлая ватага!" кричала Ганна, вырываясь изъ толпы парубковъ, наперерывъ спѣшившихъ обнимать ее. "Какъ имъ не надоъстъ безпрестанно цъловаться! Скоро, ей Богу, нельзя будетъ показаться на улицъ!"

Вслъдъ за сими словами дверь захлопнулась, и только слышно было, какъ съ визгомъ задвинулся желъзный засовъ.

11.

# Голова.

Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночи! Всмотритесь въ нее: съ середины неба глядитъ мъсяцъ; необъятный небесный сводъ раздался, раздвинулся еще необъятнъе; горитъ и дышитъ онъ. Земля вся въ серебряномъ свътъ; и чудный воздухъ и прохладно-душенъ, и полонъ нѣги, и движетъ океанъ благоуханій. Божественная ночь! Очаровательная ночь! Недвижно, вдохновенно стали лъса, полные мрака, и кинули огромную тънь отъ себя. Тихи и койны эти пруды; холодъ и мракъ водъ ихъ угрюмо заключенъ въ темно-зеленыя стѣны садовъ. Дѣвственныя чащи черемухъ и черешенъ пугливо протянули свои корни въ ключевой холодъ и изръдка лепечутъ листьями, будто сердясь и негодуя, когда прекрасный вътреникъ — ночной вътеръ, подкравшись мгновенно, цълуетъ ихъ. Весь ландшафтъ спитъ. А вверху все дышитъ; все дивно, все торжественно. А на душъ и необъятно, и чудно, и толпы серебряныхъ видъній стройно возникаютъ въ ея глубинъ. Божественная ночь! Очаровательная ночь! И вдругъ все ожило: и лъса, и пруды, и степи. Сыплется величественный громъ украинскаго соловья, и чудится, что и мъсяцъ заслушался его посреди неба... Какъ очарованное, дремлетъ на возвышеніи село. Еще бълъе, еще лучше блестятъ при мъсяцъ толпы хатъ; еще ослъпительнъе выръзываются изъ мрака низкія ихъ стъны. Пъсни умолкли. Все тихо. Благочестивые люди уже спятъ. Гдъ-гдъ только свътятся узенькія окна. Передъ порогами иныхъ только хатъ запоздалая семья совершаетъ свой поздній ужинъ.

"Да, гопакъ не такъ танцуется! То-то я гляжу, не ится все. Что-жъ это разсказываетъ кумъ?.. А, ну: гопъ трала! гопъ трала! гопъ, гопъ, гопъ!" Такъ разговаривалъ самъ съ собою подгулявшій мужикъ среднихъ лѣтъ, танцуя по улицѣ. "Ей Богу, не такъ танцуется гопакъ! Что мнѣ лгать? Ей



Богу не такъ! А, ну: гопъ трала! гопъ трала! гопъ, гопъ, гопъ!"

"Вотъ одурълъ человъкъ! добро бы еще хлопецъ какой, а то старый кабанъ, дътямъ на смъхъ, танцуетъ ночью по улицъ!" вскричала проходящая пожилая женщина, неся въ рукъ солому. "Ступай въ хату свою! Пора спать давно!"

"Я пойду!" сказалъ, остановившись мужикъ. "Я пойду. Я не посмотрю на какого-нибудь голову. Что онъ думаетъ, дидько бы утысся его батькови¹), что онъ голова, что онъ обливаетъ людей на морозѣ холодною водою, такъ и носъ поднялъ! Ну, голова, голова. Я самъ себѣ голова. Вотъ, убей меня Богъ! Богъ меня убей! Я самъ себѣ голова. Вотъ что, а не то, что..." продолжалъ онъ, подходя къ первой попавшейся хатѣ, и остановился передъ окошкомъ, скользя пальцами по стеклу и стараясь найти деревянную ручку. "Баба, отворяй! Баба, живѣй, говорятъ тебѣ, отворяй! Козаку спать пора!"

"Куда ты, Каленикъ? Ты въ чужую хату попалъ", закричали, смѣясь, позади его дѣвушки, ворочавшіяся съ веселыхъ пѣсней. "Показать тебѣ твою хату?"

"Покажите, любезныя молодушки!"

"Молодушки? Слышите ли", подхватила одна: "какой учтивый Каленикъ? За это ему нужно показать хату... но нѣтъ, напередъ потанцуй".

"Потанцовать?.. эхъ, вы, замысловатыя дѣвушки!" протяжно произнесъ Каленикъ, смѣясь и грозя пальцемъ и оступаясь, потому что ноги его не могли держаться на одномъ мѣстѣ. "А дадите перецѣловать себя? Всѣхъ перецѣлую, всѣхъ!"... И косвенными шагами пустился бѣжать за ними. Дѣвушки подняли крикъ, перемѣшались; но послѣ, ободрившись, перебѣжали на другую сторону, увидя, что Каленикъ не слишкомъ былъ скоръ на ноги.

"Вонъ твоя хата!" закричали онъ ему, уходя и показывая на избу, гораздо поболье прочихъ, принадлежащую сельскому головъ. Каленикъ послушно побрелъ въ ту сторону, принимаясь снова бранить голову.

Но кто же этотъ голова, возбудившій такіе невыгодные о себѣ толки и рѣчи? О! этотъ голова важное лицо на селѣ. Покамѣстъ Каленикъ достигнетъ конца пути своего, мы, безъ сомнѣнія, успѣемъ кое-что сказать о немъ. Все село, завидѣвши его, берется за шапки; а дѣвушки, самыя молоденькія, отдаютъ добридень. Кто бы изъ парубковъ не захотѣлъ быть головою? Головѣ открытъ свободный ходъ во всѣ тавлинки, и



<sup>1)</sup> Чортъ бы влъзъ въ его отца.

дюжій мужикъ почтительно стоитъ, снявши шапку, во все продолженіе, когда голова запускаетъ свои толстые и грубые пальцы въ его лубочную табакерку. Въ мірской сходкъ, или громадь, несмотря на то, что власть его ограничена нъсколькими голосами, голова всегда беретъ верхъ и почти по своей волъ высылаетъ, кого ему угодно, ровнять и гладить дорогу,

или копать рвы. Голова угрюмъ, суровъ съ виду и не любитъ много говорить. Давно еще, очень давно, когда блаженной памяти великая царица Екатерина ъздила въ Крымъ, былъ онъ выбранъ въ провожатые; цѣлые два дня находился онъ въ этой должности и даже удостоился сидъть на козлахъ съ царицынымъ кучеромъ. И съ той самой поры еще голова выучился раздумно и важно потуплять голову, гладить длинные, закрутившіеся внизъ усы и кидать соколиный взглядъ исподлобья. И съ той поры голова, объ чемъ бы ни заговорили съ нимъ, всегда умъетъ поворотить ръчь на то, какъ онъ везъ царицу и сидълъ на козлахъ царской кареты. Голова любитъ прикинуться глухимъ, особливо если услышитъ то, чего не хотълось бы ему слышать. Голова терпъть не можетъ щегольства: носитъ всегда свитку чернаго домашняго сукна, перепоясывается шерстянымъ цвътнымъ поясомъ, и никто никогда не видалъ его въ другомъ костюмъ, выключая развъ только времени проъзда царицы въ Крымъ, когда на немъ былъ синій козацкій жупанъ. Но это время врядъли кто могъ запомнить изъ цѣлаго села; а жупанъ держитъ онъ въ сундукъ подъ замкомъ. Голова вдовъ; но у него живетъ въ домъ свояченица, которая варитъ объдать и ужинать, моетъ лавки, бълитъ хату, прядетъ ему на рубашки и завъдываетъ всъмъ домомъ. На селъ поговариваютъ, будто она совсъмъ ему родственница; но мы уже видъли, что у головы много недоброжелателей, которые рады распускать всякую клевету. Впрочемъ, можетъ быть, къ этому подало поводъ и то, что свояченицъ всегда не нравилось, если голова заходилъ въ поле, усъянное жницами, или къ козаку, у котораго была молодая дочка. Голова кривъ, но зато одинокій глазъ его—злодъй, и далеко можетъ увидъть хорошенькую поселянку. Не прежде, однакожъ, онъ наведетъ его на смазливенькое личико, не осмотрится хорошенько, не глядитъ ли откуда свояченица. Но мы почти все уже разсказали, что нужно, о головъ, а пьяный Каленикъ не добрался еще и до половины дороги, и долго еще угощалъ голову всъми отборными словами, какія могли только впасть на лѣниво и несвязно поворачивавшійся языкъ его.



### III.

## Неожиданный соперникъ. Заговоръ,

"Нътъ, хлопцы, нътъ, не хочу! Что за разгулье такое! Какъ вамъ не надоъстъ повъсничать? И безъ того уже прослыли мы, Богъ знаетъ, какими буянами. Ложитесь лучше спать!" Такъ говорилъ Левко разгульнымъ товарищамъ своимъ, подговаривавшимъ его на новыя проказы. "Прощайте, братцы! покойная вамъ ночь! и быстрыми шагами шелъ отъ нихъ по

"Спитъ ли моя ясноокая Ганна?" думалъонъ, подходя къ знакомой намъ хатъ съ вишневыми деревьями. Среди тишины послышался тихій говоръ. Левко остановился. Между деревьями забълъла рубашка... "Что это значитъ?" подумалъ онъ и, подкравшись поближе, спрятался за дерево. При свътъ мъсяца блистало лицо стоявшей передъ нимъ дъвушки... Это Ганна! Но кто же этотъ высокій человѣкъ, стоящій къ нему спиною? Напрасно всматривался онъ: тънь вала его съ ногъ до головы. Спереди только онъ былъ освъщенъ немного; но малъйшій шагъ Левка впередъ уже подвергалъ его непріятности быть открытымъ. Тихо прислонившись къ дереву, ръшился онъ остаться на мъстъ. Дъвушка ясно выговорила его имя.

"Левко? Левко еще молокососъ!" говорилъ хрипло и вполголоса высокій человъкъ. "Если я встръчу его когда-нибудь у тебя, я его выдеру за чубъ"...

"Хотълось бы мнъ знать, какая это шельма похваляется выдрать меня за чубъ! тихо проговорилъ Левко и протянулъ шею, стараясь не проронить ни одного слова. Но незнакомецъ продолжалъ такъ тихо, что нельзя было ничего разслушать.

"Какъ тебъ не стыдно!" сказала Ганна по окончаніи его ръчи. "Ты лжешь; ты обманываешь меня; ты меня бишь; я никогда не повърю, чтобы ты меня любилъ!"

"Знаю", продолжалъ высокій человѣкъ: "Левко много наговорилъ тебѣ пустяковъ и вскружилъ твою голову" (тутъ показалось парубку, что голосъ незнакомца не совсъмъ незнакомъ, и какъ будто онъ когда-то его слышалъ): "но я дамъ себя знать Левку! продолжаль все такъ же незнакомецъ. "Онъ думаетъ, что я не вижу всъхъ его шашней. Попробуетъ онъ, собачій сынъ, каковы у меня кулаки!"

При этомъ словъ Левко не могъ уже болъе удержать своего гнъва. Подошедши на три шага къ нему, замахнулся онъ изо всей силы, чтобы дать треуха, отъ котораго незнакомецъ, несмотря на свою видимую крѣпость, не устояль бы, можетъ



быть, на мѣстѣ; но въ это время свѣтъ палъ на лицо его, и Левко остолбенѣлъ, увидѣвши, что передъ нимъ стоялъ отецъ его. Невольное покачиваніе головою и легкій сквозь зубы свистъ одни только выразили его изумленіе. Въ сторонѣ послышался шорохъ; Ганна поспѣшно влетѣла въ хату, захлопнувъ за собою дверь.

"Прощай, Ганна", закричалъ въ это время одинъ изъпарубковъ, подкравшись и обнявши голову,—и съ ужасомъ отскочилъ назадъ, встрътивши жесткіе усы.

"Прощай, красавица!" вскричалъ другой; но на сей разъ полетълъ стремглавъ отъ тяжелаго толчка головы.

"Прощай, прощай, Ганна!" закричало нѣсколько парубковъ, повиснувъ ему на шею.

"Провалитесь, проклятые сорванцы," кричалъ голова, отбиваясь и притопывая на нихъ ногами. "Что я вамъ за Ганна! Убирайтесь вслъдъ за отцами на висълицу, чортовы дъти! Поприставали какъ мухи къ меду! Дамъ я вамъ Ганны!.."

"Голова! голова! Это голова!" Закричали хлопцы и разбъжались во всъ стороны.

"Ай да батько!" говорилъ Левко, очнувшись отъ своего изумленія и глядя вслѣдъ уходившему съ ругательствами головѣ. "Вотъ какія за тобою водятся проказы! Славно! А я дивлюсь да передумываю, что-бъ это значило, что онъ все притворяется глухимъ, когда станешь говорить о дѣлѣ! Постой же, старый хрѣнъ, ты у меня будешь знать, какъ шататься подъ окнами молодыхъ дѣвушекъ; будешь знать, какъ отбивать чужихъ невѣстъ! Гей, хлопцы! сюда, сюда!" кричалъ онъ, махая рукою парубкамъ, которые снова собирались въкучу: "Ступайте сюда! Я увѣщевалъ васъ итти спать, но теперь раздумалъ и готовъ хотя цѣлую ночь самъ гулять съ вами".

"Вотъ это дѣло!" сказалъ плечистый и дородный парубокъ, считавшійся первымъ гулякой и повѣсой на селѣ. "Мнѣ все кажется тошно, когда не удается погулять порядкомъ и настроить штукъ. Все какъ будто недостаетъ чего-то, какъ будто потерялъ шапку, или люльку: словомъ, не козакъ, да и только".

"Согласны ли вы побъсить хорошенько сегодня голову?" "Голову?"

"Да, голову. Что онъ въ самомъ дѣлѣ задумалъ? Онъ управляется у насъ, какъ будто гетманъ какой. Мало того, что помыкаетъ, какъ своими холопьями, еще и подъѣзжаетъ къ дѣвчатамъ нашимъ. Вѣдь, я думаю, на всемъ селѣ нѣтъ смазливой дѣвки, за которою бы не волочился голова".



"Это такъ, это такъ!" закричали въ одинъ голосъ всѣ хлопцы.

"Что-жъмы, ребята, за холопья? Развѣ мы не такого роду, какъ и онъ? Мы, слава Богу, вольные козаки! Покажемъ ему, хлопцы, что мы вольные козаки!"

"Покажемъ!" закричали парубки. "Да если голову, то и писаря не минуть! "

"Не минемъ и писаря! А у меня, какъ нарочно, сложилась въ умъ славная пъсня про голову. Пойдемте, я васъ выучу", продолжалъ Левко, ударивъ рукой по струнамъ бандуры. "Да слушайте: попереодъвайтесь, кто во что ни попало!"

"Гуляй, козацкая голова!" говорилъ дюжій повѣса, ударивъ ногою въ ногу и хлопнувъ руками. "Что за роскошь! Что за воля! Какъ начнешь бъситься, чудится, будто поминаешь давніе годы. Любо, вольно на сердцѣ, а душа какъ будто въ раю. Гей, хлопцы! Гей! гуляй!..."

И толпа шумно понеслась по улицамъ. И благочестивыя старушки, пробужденныя крикомъ, подымали окошки и крестились сонными руками, говоря: ,,Ну, теперь гуляютъ парубки!"

### IV.

# Парубки гуляютъ.

Одна только хата свътилась еще въ концъ улицы. Это — жилище головы. Голова уже давно окончилъ свой ужинъ и, безъ сомнѣнія, давно бы уже заснулъ; но у него былъ въ это время гость, винокуръ, присланный строить винокурню помъщикомъ, имъвшимъ небольшой участокъ земли между вольными козаками. Подъ самымъ покутомъ, на почетномъ мѣстѣ, сидълъ гость — низенькій, толстенькій человъчекъ, съ маленькими, въчно смъющимися глазками, въ которыхъ, кажется, написано было то удовольствіе, съ какимъ курилъ онъ свою коротенькую люльку, поминутно сплевывая и придавливая пальцемъ вылъзавшій изъ нея превращенный въ золу табакъ. Облака дыма быстро разростались надъ нимъ, одъвая его въ сизый туманъ. Казалось, будто широкая труба съ какой-нибудь винокурни, наскуча сидъть на своей крышъ, задумала прогуляться и чинно усълась за столомъ въ хатъ головы. Подъ носомъ торчали у него коротенькіе и густые усы; но они такъ неясно мелькали сквозь табачную атмосферу, что казались мышью, которую винокуръ поймалъ и держалъ во рту своемъ, подрывая монополію амбарнаго кота. Голова, какъ хозяинъ, сидълъ въ одной только рубашкъ и полотняныхъ шароварахъ.

сочинения гоголя, т. і.





Орлиный глазъ его, какъ вечеръющее солнце, начиналъ мало-по-малу жмуриться и меркнуть. На концъ стола курилъ люльку одинъ изъ сельскихъ десятскихъ, составлявшихъ команду головы, сидъвшій, изъ почтенія къ хозяину, въ свиткъ.

"Скоро же вы думаете", сказалъ голова, оборотившись къ винокуру и кладя крестъ на зъвнувшій ротъ свой, "поставить вашу винокурню?"

"Когда Богъ поможетъ, то этою осенью, можетъ, и закуримъ. На Покровъ, бьюсь объ закладъ, что панъ-голова будетъ писать ногами нъмецкіе крендели по дорогъ".

По произнесеніи этихъ словъ глазки винокура пропали; вмъсто нихъ потянулись лучи до самыхъ ушей; все туловище стало колебаться отъ смъха, и веселыя губы оставили на мгновеніе дымившуюся люльку.

"Дай Богъ!" сказалъ голова, выразивъ на лицъ своемъ что-то подобное улыбкъ. "Теперь еще, слава Богу, винницъ развелось немного. А вотъ, въ старое время, когда провожалъ я царицу по переяславской дорогѣ, еще покойный Безбородько"...

"Ну, сватъ, вспомнилъ время! Тогда отъ Кременчуга до самыхъ Роменъ не насчитывали и двухъ винницъ. А теперь... Слышалъ ли ты, что повыдумали проклятые нѣмцы? Скоро, говорять, будуть курить не дровами, какъ всѣ честные христіане, а какимъ-то чертовскимъ паромъ... Говоря эти слова, винокуръ въ размышленіи глядълъ на столъ и на разставленныя на немъ руки свои. "Какъ это паромъ, ей Богу, не знаю!"

"Что за дурни, прости Господи, эти нѣмцы!" сказалъ голова. "Я бы батогомъ ихъ, собачьихъ дътей! Слыханное ли дѣло, чтобы паромъ можно было кипятить что? Поэтому ложку борщу нельзя поднести ко рту, не изжаривши губъ, вмѣсто молодого поросенка..."

"И ты, сватъ", отозвалась сидъвшая на лежанкъ, поджавши подъ себя ноги, свояченица: "будешь все это время жить у насъ безъ жены?"

"А для чего она мнъ? Другое дъло, если бы что доброе было".

"Будто не хороша?" спросилъ голова, устремивъ на него глазъ свой.

"Куды тебъ хороша! Стара, якъ бисъ. Харя вся въ морщинахъ, будто выпорожненный кошелекъ". И низенькое строеніе винокура расшаталось снова отъ громкаго смѣха.

Въ это время что-то стало шарить за дверью; дверь растворилась, —и мужикъ, не снимая шапки, ступилъ черезъ по-



рогъ и сталъ, какъ будто въ раздумьи, посереди хаты, разинувши ротъ и оглядывая потолокъ. Это былъ знакомецъ нашъ, Каленикъ.

"Вотъ, я и домой пришелъ!" говорилъ онъ, садясь на лавку у дверей и не обращая никакого вниманія на присутствующихъ. "Вишь, какъ растянулъ вражій сынъ, сатана, дорогу! Идешь, идешь, и конца нътъ! Ноги какъ будто 'переломалъ кто-нибудь. Достань-ка тамъ, баба, тулупъ подостлать мнъ. На печь къ тебъ не приду, ей Богу, не приду: ноги болятъ! Достань его; тамъ онъ лежитъ, близъ покута; гляди только, не опрокинь горшка съ тертымъ табакомъ. Или нътъ, не тронь, не тронь! Ты, можетъ быть, пьяна сегодня... Пусть, уже я самъ достану".

Каленикъ приподнялся немного, но неодолимая сила приковала его къ скамейкъ.

"За это люблю", сказалъ голова: "пришелъ въ чужую хату и распоряжается, какъ дома! Выпроводить его по-добру, поздорову!... "

"Оставь, сватъ, отдохнуть!" сказалъ винокуръ, удерживая его за руку. "Это полезный человъкъ: побольше такого народу, — и винница наша славно бы пошла... "

Однакожъ, не добродушіе вынудило эти слова. Винокуръ върилъ всъмъ примътамъ, и тотчасъ прогнать человъка, уже съвшаго на лавку, значило у него накликать бъду.

"Что-то, какъ старость придетъ!.." ворчалъ Каленикъ, ложась на лавку. "Добро бы, еще сказать, пьянъ, такъ нѣтъ же, не пьянъ. Ей Богу, не пьянъ! Что мнъ лгать? Я готовъ объявить это хоть самому головъ. Что мнъ голова? Чтобъ онъ издохнулъ, собачій сынъ! Я плюю на него! Чтобъ его, одноглазаго чорта, возомъ переъхало! Что онъ обливаетъ людей на морозъ..."

"Эге! влъзла свинья въ хату, да и лапы суетъ на столъ", сказалъ голова, гнѣвно подымаясь съ своего мѣста; но въ это время увъсистый камень, разбивши окно вдребезги, полетълъ ему подъ ноги. Голова остановился. "Если бы я зналъ, говорилъ онъ, подымая камень: какой это висъльникъ швырнулъ камнемъ, я бы выучилъ его, какъ кидаться! Экія проказы!" продолжалъ онъ, разсматривая его на рукъ пылающимъ взглядомъ. "Чтобы онъ подавился этимъ камнемъ!"...

"Стой, стой! Боже тебя сохрани, сватъ!" подхватилъ, поблъднъвши, винокуръ. "Боже сохрани тебя, и на томъ, и на этомъ свъть, поблагословить кого-нибудь такою побранкою!"

"Вотъ нашелся заступникъ! Пусть онъ пропадетъ!.."



"И не думай, сватъ! Ты не знаешь, върно, что случилось съ покойною тещею моей?"

"Съ тещей?"

"Да, съ тещей. Вечеромъ, немного, можетъ, раньше теперешняго, усълись вечерять: покойная теща, покойный тесть, да наймыть, да наймычка, да дътей штукъ съ пятеро. Теща отсыпала немного галушекъ изъ большого казана въ миску, чтобы не такъ были горячи. Послъ работъ всъ проголодались и не хотъли ждать, пока галушки простынутъ. Вздъвши ихъ на длинныя деревянныя спички, начали ъсть. Вдругъ откуда ни возьмись человъкъ: какого онъ роду, Богъ его знаетъ, проситъ и его допустить къ трапезѣ. Какъ не накормить голоднаго человъка? Дали и ему спичку. Только гость упрятываетъ галушки, какъ корова съно. Покамъстъ тъ съъли по одной и опустили спички за другими, дно было гладко, какъ панскій помостъ. Теща насыпала еще; думаетъ, гость наълся и будетъ убирать меньше. Ничего не бывало: еще лучше сталъ уплетать! и другую выпорожнилъ! "А чтобъ ты подавился этими галушками!" подумала голодная теща, какъ вдругъ тотъ поперхнулся и упалъ. Кинулись къ нему, —и духъ вонъ. Удавился".

"Такъ ему, обжоръ проклятому, и нужно!" сказалъ голова.

"Такъ бы, да не такъ вышло: съ того времени покою не было тещѣ. Чуть только ночь, мертвецъ и тащится. Сядетъ верхомъ на трубу, проклятый, и галушку держитъ въ зубахъ. Днемъ все покойно, и слуху нѣтъ про него; а только станетъ примеркать, погляди на крышу: уже и осѣдлалъ, собачій сынъ, трубу".

"И галушка въ зубахъ?"

"И галушка въ зубахъ."

"Чудно, сватъ! Я слышалъ что-то похожее еще за покой-ницу..."

Тутъ голова остановился. Подъ окномъ послышался шумъ и топанье танцующихъ. Сперва тихо звукнули струны бандуры, къ нимъ присоединился голосъ. Струны загремъли сильнъе; нъсколько голосовъ стали подтягивать,—и пъсня зашумъла вихремъ:

Хлопцы, слышали ли вы? Наши-ль головы не крѣпки! У кривого головы Въ головъ разсѣлись клепки. Набей, бондарь, голову Ты стальными обручами! Вспрысни, бондарь, голову Батогами, батогами!



Голова нашъ съдъ и кривъ; Старъ, какъ бъсъ, а что за дурень! Прихотливъ и похотливъ: Жмется къ дъвкамъ... Дурень, дурень! И тебъ лъзть къ парубкамъ! Тебя-бъ нужно въ домовину. По усамъ, да по шеямъ! За чуприну! за чуприну!

"Славная пѣсня, сватъ!" сказалъ винокуръ наклоня немного на-бокъ голову и оборотившись къ головъ, остолбенъвшему отъ удивленія при видъ такой дерзости. "Славная! скверно только, что голову поминаютъ несовсъмъ благопристойными словами... "

И онъ опять положилъ руки на столъ съ какимъ-то сладкимъ умиленіемъ въ глазахъ, приготовляясь слушать еще, потому что подъ окномъ гремълъ хохотъ и крики: "снова! снова!" Однакожъ проницательный глазъ увидълъ бы тотчасъ что не изумленіе удерживало долго голову на одномъ мъстъ. Такъ только старый, опытный котъ допускаетъ иногда неопытную мышь бъгать около своего хвоста, а между тъмъ быстро созидаетъ планъ, какъ переръзать ей путь въ нору. Еще одинокій глазъ головы былъ устремленъ на окно, а уже рука, давши знакъ десятскому, держалась за деревянную ручку двери, и вдругъ на улицъ поднялся крикъ... Винокуръ, къ числу многихъ достоинствъ своихъ присоединявшій и любопытство, быстро набивши табакомъ свою люльку, выбъжалъ на улицу; но шалуны уже разбъжались.

"Нътъ, ты не ускользнешь отъ меня!" кричалъ голова, таща за руку человъка въ вывороченномъ шерстью вверхъ овчинномъ черномъ тулупъ. Винокуръ, пользуясь временемъ, подбѣжалъ, чтобы посмотрѣть въ лицо этому нарушителю спокойствія; но съ робостью попятился назадъ, увидъвши длинную бороду и страшно размалеванную рожу. "Нътъ, ты не ускользнешь отъ меня!" кричалъ голова, продолжая тащить прямо въ съни своего плънника, который, не оказывая никакого сопротивленія, спокойно слідоваль за нимь, какь будто въ свою хату. "Карпо отворяй комору!" сказалъ голова десятскому. "Мы его въ темную комору! А тамъ разбудимъ писаря, соберемъ десятскихъ, переловимъ всъхъ этихъ буяновъ и сегодня же и резолюцію всѣмъ имъ учинимъ! "

Десятскій забренчаль небольшимь висячимь замкомь въ сѣняхъ и отворилъ комору. Въ это самое время плѣнникъ, пользуясь темнотою съней, вдругъ вырвался съ необыкновенною силою изъ рукъ его.



"Куда?" закричалъ голова, ухвативъ его еще крѣпче за воротъ.

"Пусти, это я!" слышался тоненькій голосъ.

"Не поможетъ! не поможетъ, братъ! Визжи себъ хоть чортомъ, не только бабою, меня не проведешь!" и толкнулъ его въ темную комору такъ, что бъдный плънникъ застоналъ, упавши на полъ, а самъ, въ сопровожденіи десятскаго, отправился въ хату писаря, и вслъдъ за ними, какъ пароходъ, задымился винокуръ.

Въ размышленіи шли они всѣ трое, потупивъ головы, и вдругъ, на поворотѣ въ темный переулокъ, разомъ вскрикнули отъ сильнаго удара по лбамъ, и такой же крикъ отгрянулъ въ отвѣтъ имъ. Голова, прищуривши глазъ свой, съ изумленіемъ увидѣлъ писаря съ двумя десятскими.

"А я къ тебъ иду, панъ писарь!"

,,,А я къ твоей милости, панъ голова!"

"Чудеса завелися, панъ писарь!"

"Чудныя дѣла, панъ голова!

"А что?"

.,Хлопцы бъсятся! безчинствуютъ цълыми кучами по улицамъ. Твою милость величаютъ такими словами... словомъ, сказать стыдно; пьяный москаль побоится вымолвить ихъ нечестивымъ своимъ языкомъ (Все это худощавый писарь, въ пестрядевыхъ шароварахъ и жилетъ цвъта винныхъ дрождей, сопровождалъ протягиваніемъ шеи впередъ и приведеніемъ ея тотъ же часъ въ прежнее состояніе). "Вздремнулъ было немного, подняли съ постели проклятые сорванцы своими срамными пъснями и стукомъ! Хотълъ было хорошенько приструнить ихъ, да покамъстъ надълъ шаровары и жилетъ, всъ разбъжались, куда ни попало. Самый главный, однакоже, не увернулся отъ насъ. Распъваетъ онъ теперь въ той хатъ, гдъ держатъ колодниковъ. Душа горъла у меня узнать эту птицу, да рожа замазана сажею, какъ у чорта, что куетъ гвозди для гръшниковъ."

"А какъ онъ одътъ, панъ писарь?"

"Въ черномъ вывороченномъ тулупѣ собачій сынъ, панъ голова!"

"А не лжешь ты, панъ писарь? Что, если этотъ сорванецъ сидитъ теперь у меня въ коморѣ?"

"Нътъ, панъ голова! Ты самъ, не во гнъвъ будь сказано, погръшилъ немного".

"Давайте огня! мы посмотримъ его!"

Огонь принесли, дверь отперли,—и голова ахнулъ отъ удивленія, увидъвъ передъ собою свояченицу.



"Скажи, пожалуйста", съ такими словами она приступила къ нему: "ты не свихнулъ еще съ послѣдняго ума? Была ли въ одноглазой башкѣ твоей хоть капля мозгу, когда толкнулъ ты меня въ темную комору? Счастье, что не ударилась головою объ желѣзный крюкъ. Развѣ я не кричала тебѣ, что это я? Схватилъ, проклятый медвѣдь, своими желѣзными лапами, да и толкаетъ! Чтобъ тебя на томъ свѣтѣ толкали черти!.."

Послѣднія слова вынесла она за дверь, на улицу, куда отправилась для какихъ-нибудь своихъ причинъ.

"Да, я вижу, что это ты!" сказалъ голова, очнувшись.

"Что скажешь, панъ-писарь: не шельма этотъ проклятый сорви-голова?"

"Шельма, панъ-голова!"

"Не пора ли намъ всѣхъ этихъ повѣсъ прошколить хорошенько и заставить ихъ заниматься дѣломъ?"

"Давно пора, давно пора, панъ-голова!"

"Они, дурни, забрали себъ... Кой чортъ? мнѣ почудился крикъ свояченицы на улицъ... Они, дурни, забрали себѣ въ голову, что я имъ ровня. Они думаютъ, что я какой-нибудь ихъ братъ, простой козакъ!.." Небольшой, послѣдовавшій за симъ, кашель и устремленіе глаза исподлобья вокругъ давали догадываться, что голова готовился говорить о чемъ-то важномъ. "Въ тысячу... этихъ проклятыхъ названій годовъ, хоть убей, не выговорю; ну,—году, комиссару тогдашнему, Ледачему, данъ былъ приказъ выбрать изъ козаковъ такого, который бы былъ посмышленѣе всѣхъ. О! (это "о!" голова произнесъ, поднявши палецъ вверхъ) посмышленѣе всѣхъ! въ проводники къ царицѣ. Я тогда..."

"Что и говорить! это всякій уже знаетъ, панъ-голова! Всѣ знаютъ, какъ ты выслужилъ царскую ласку. Признайся теперь, моя правда вышла: хватилъ немного на душу грѣха, сказавши, что поймалъ этого сорванца въ вывороченномъ тулупѣ?"

"А что до этого дьявола въ вывороченномътулупъ, то его, въ примъръ другимъ, заковать въ кандалы и наказать примърно! Пусть знаютъ, что значитъ власть! Отъ кого же и голова поставленъ, какъ не отъ царя? Потомъ доберемся и до другихъ хлопцевъ: я не забылъ, какъ проклятые сорванцы вогнали въ огородъ стадо свиней, переъвшихъ мою капусту и огурцы; я не забылъ, какъ чортовы дъти отказались вымолотить мое жито; я не забылъ... Но провались они, мнъ нужно непремънно узнать, какая это шельма въ вывороченномъ тулупъ".



"Это проворная, видно, птица!" сказалъ винокуръ, котораго щеки, въ продолженіе всего этого разговора, безпрерывно заряжались дымомъ, какъ осадная пушка, и губы, оставивъ коротенькую люльку, выбросили цѣлый облачный фонтанъ. "Этакого человѣка не худо, на всякій случай, и при винницѣ держать; а еще лучше повѣсить на верхушкѣ дуба, вмѣсто паникадила".

Такая острота показалась не совсѣмъ глупою винокуру, и онъ тотъ же часъ рѣшился, не дожидаясь одобренія другихъ наградить себя хриплымъ смѣхомъ.

Въ это время стали приближаться они къ небольшой, почти повалившейся на землю хатъ. Любопытство нашихъ путниковъ увеличилось: всъ столпились у дверей. Писарь вынулъ ключъ, загремълъ имъ около замка; но этотъ ключъ былъ отъ сундука его. Нетерпъніе увеличилось. Засунувъ руку, началъ онъ шарить и сыпать побранки, не отыскивая его.

"Здѣсь!" сказалъ онъ, наконецъ, нагнувшись и вынимая его изъ глубины обширнаго кармана, которымъ снабжены были его пестрядевые шаровары.

При этомъ словъ сердца нашихъ героевъ, казалось, слились въ одно, и это огромное сердце забилось такъ сильно,
что неровный стукъ его не былъ заглушенъ даже брякнувшимъ замкомъ. Двери отворились, и... голова сталъ блъденъ,
какъ полотно; винокуръ почувствовалъ холодъ, и волосы его,
казалось, хотъли улетъть на небо; ужасъ изобразился въ лицъ
писаря; десятскіе приросли къ землъ и не въ состояніи были
сомкнуть дружно разинутыхъ ртовъ своихъ: передъ ними стояла
свояченица.

Изумленная не менѣе ихъ, она, однакожъ, немного очнулась и сдѣлала движеніе, чтобы подойти къ нимъ.

"Стой!" закричалъ дикимъ голосомъ голова и захлопнулъ за нею дверь. "Господа, это сатана!" продолжалъ онъ. "Огня! живъе огня! Не пожалъю казенной хаты! Зажигай ее, зажигай, чтобы и костей чортовыхъ не осталось на землъ!"

Свояченица въ ужасъ кричала, слыша за дверью грозное опредъленіе.

"Что вы, братцы!" говорилъ винокуръ. "Слава Богу, волосы у васъ чуть не въ снѣгу, а до сихъ поръ ума не нажили: отъ простого огня вѣдьма не загорится! Только огонь изъ люльки можетъ зажечь оборотня. Постойте, я сейчасъ все улажу!"

Сказавши это, высыпалъ онъ горячую золу изъ трубки въ пукъ соломы и началъ раздувать ее. Отчаяніе придало въ это время духу бъдной свояченицъ: громко стала она умолять и разувърять ихъ.



"Постойте, братцы! Зачъмъ напрасно гръха набираться? Можетъ быть, это и не сатана! сказалъ писарь. "Если оно, то-есть, то самое, которое сидитъ тамъ, согласится положить на себя крестное знаменіе, то это в фрный знакъ, что не чортъ".

Предложение одобрено.

"Чуръ меня, сатана!" продолжалъ писарь, приложась губами къ скважинкъ въ дверяхъ. "Если не пошевелишься съ мъста, мы отворимъ дверь".

Дверь отворили.

"Перекрестись!" сказалъ голова, оглядываясь назадъ, какъ будто выбирая безопасное мѣсто, въ случаѣ ретирады.

Свояченица перекрестилась.

- "Кой чортъ! точно, это свояченица!
- "Какая нечистая сила затащила тебя, кума, въ эту конуру?"

И свояченица, всхлипывая, разсказала, какъ схватили ее хлопцы въ охапку на улицъ и, несмотря на сопротивленіе, опустили въ широкое окно хаты и заколотили ставнемъ. Писарь взглянулъ: петли у широкаго ставня оторваны, и онъ приколоченъ только сверху деревяннымъ брусомъ.

"Добро ты, одноглазый сатана!" вскричала она, приступивъ къ головѣ, который попятился назадъ и все еще продолжалъ ее мърять своимъ глазомъ. "Я знаю твой умыселъ: ты хотълъ, ты радъ былъ случаю съъсть меня, чтобы свободнъе было тебъ волочиться за дъвчатами, чтобы некому было видъть, какъ дурачится съдой дъдъ. Ты думаешь, я не знаю, о чемъ говорилъ ты сего вечера съ Ганною? О, я знаю все. Меня трудно провесть и не твоей безтолковой башкъ. Я долго терплю, но послъ не погнъвайся... "

Сказавши это, она показала кулакъ и быстро ушла, оставивъ въ остолбенъніи голову.

- "Нътъ, тутъ не на шутку сатана вмъшался", думалъ онъ, сильно почесывая свою макушку.
  - "Поймали!" вскрикнули вошедшіе въ это время десятскіе.
  - "Кого поймали?" спросилъ голова.
  - "Дьявола въ вывороченномъ тулупъ".
- "Подавайте его!" закричалъ голова, схвативъ за руки приведеннаго плѣнника. "Вы съ ума сошли: да это пьяный Каленикъ! "
- "Что за пропасть! въ рукахъ нашихъ былъ, панъ голова!" отвъчали десятскіе. "Въ переулкъ окружили проклятые хлопцы, стали танцовать, дергать, высовывать языки, вырывать изъ рукъ... Чортъ съ вами!.. И какъ мы попали на эту ворону, вмъсто его, Богъ одинъ знаетъ!"



Generated on 2023-04-03 15:32 GMT / https://hdl.handle.net/2027/mdp.39015010222191 Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access\_use#pd-us-google

"Властью моею и всѣхъ мірянъ дается повелѣніе", сказалъ голова: "изловить сей же мигъ сего разбойника, а онымъ образомъ и всѣхъ, кого найдете на улицѣ, и привесть на расправу ко мнѣ!.."

"Помилуй, панъ голова!" закричали нѣкоторые, кланяясь въ ноги. "Увидѣлъ бы, какія хари: убей Богъ насъ, и родились, и крестились,—не видали такихъ мерзкихъ рожъ. Долго ли до грѣха, панъ голова? Перепугаютъ добраго человѣка такъ, что послѣ ни одна баба не возьмется вылить переполоху".

"Дамъ я вамъ переполоху! Что вы? не хотите слушаться? Вы, върно, держите ихъ руку? Вы бунтовщики? Что это?. Да что это?.. Вы заводите разбои!.. Вы... Я донесу комиссару! Сей же часъ, слышите, сей же часъ! бъгите, летите птицею. Чтобъ я васъ... Чтобъ вы мнъ..."

Всѣ разбѣжались.

٧.

# Утопленница.

Не безпокоясь ни о чемъ, не заботясь о разосланныхъ погоняхъ, виновникъ всей этой кутерьмы медленно подходилъ къ старому дому и пруду. Не нужно, думаю, сказывать, что это былъ Левко. Черный тулупъ его былъ разстегнутъ; шапку держалъ онъ въ рукѣ; потъ валилъ съ него градомъ. Величественно и мрачно чернълъ кленовый лъсъ, обсыпаясь только на оконечности, стоявшей лицомъ къ мъсяцу, тонкою серебряною пылью. Неподвижный прудъ подулъ свъжестью на усталаго пъшехода и заставилъ его отдохнуть на берегу. Все было тихо; въ глубокой чащъ лъса слышались только раскаты соловья. Непреодолимый сонъ быстро сталъ смыкать ему зъницы; усталые члены готовы были забыться и онѣмѣть; голова клонилась... "Нътъ, э такъ я засну еще здъсь!" говорилъ онъ, подымаясь на ноги и протирая глаза. Оглянулся: ночь казалась передъ нимъ еще блистательнъе. Какое-то странное, упоительное сіяніе примъшалось къ блеску мъсяца. Никогда еще не случалось ему видъть подобнаго. Серебряный туманъ палъ на окрестность. Запахъ отъ цвътущихъ яблонь и ночныхъ цвътовъ

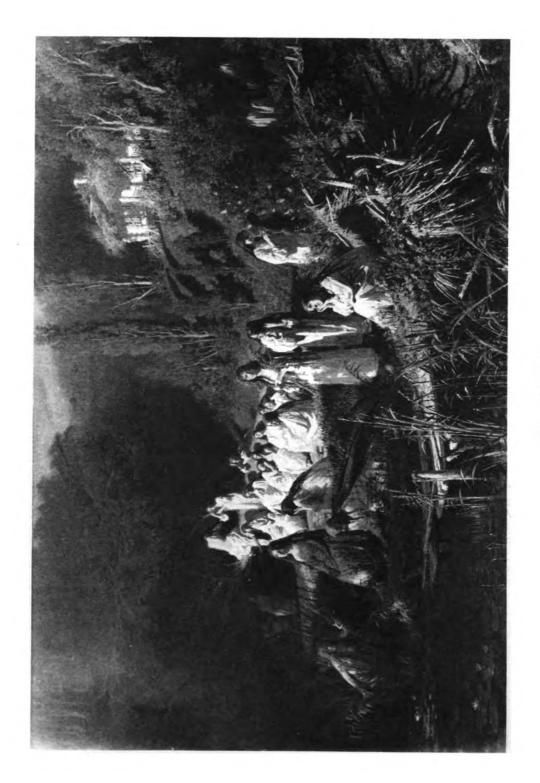

Generated on 2023-04-03 15:32 GMT / https://hdl.handle.net/2027/mdp.39015010222191 Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access\_use#pd-us-google

лился по всей землъ. Съ изумленіемъ глядълъ онъ въ недвижимыя воды пруда: старинный господскій домъ, опрокинуввнизъ, виденъ былъ въ немъ чистъ и въ какомъ-то ясномъ величіи. Вмѣсто мрачныхъ ставней глядѣли веселыя стеклянныя окна и двери. Сквозь чистыя стекла мелькала позолота. И вотъ почудилось, будто окно отворилось. Притаивши духъ, не дрогнувъ и не спуская глазъ съ пруда, онъ, казалось, переселился въ глубину его и видитъ: прежде выставился въ окно бълый локоть, потомъ выглянула привътливая головка съ блестящими очами, тихо свътившими сквозь темнорусыя волны волосъ, и оперлась на локоть. И, видитъ, она качаетъ слегка головою, она машетъ, она усмъхается... Сердце его вдругъ забилось... Вода задрожала, и окно закрылось снова. Тихо отошелъ онъ отъ пруда и взглянулъ на домъ: мрачныя ставни были открыты; стекла сіяли при мъсяцъ., Вотъ какъ мало нужно полагаться на людскіе толки", подумалъ онъ про себя. "Домъ новенькій; краски живы, какъ будто сегодня онъ выкрашенъ. Тутъ живетъ кто-нибудь". И молча подошелъ онъ ближе; но въ домъ все было тихо. Сильно и звучно перекликались блистательныя пъсни соловьевъ, и когда онъ, казалось, умирали въ томленіи и нъгъ, слышался шелестъ и трещаніе кузнечиковъ или гудьніе болотной птицы, ударявшей скользкимъ носомъ своимъ въ широкое водное зеркало. Какую-то сладкую тишину и раздолье ощутилъ Левко въ своемъ сердцъ. Настроивъ бандуру, заигралъ онъ и запълъ.

> Ой, ты, мисяцю, мій мисяченьку! И ты, зоре ясна! Ой, свитыть тамъ по подворью, Де дивчина красна.

Окно тихо отворилось, и та же самая головка, которой отраженіе видълъ онъ въ прудъ, выглянула, внимательно прислушиваясь къ пъснъ. Длинныя ръсницы ея были полуопущены на глаза. Вся она была блъдна, какъ полотно, какъ блескъ мъсяца; но какъ чудна, какъ прекрасна! Она засмъялась!.. Левко вздрогнулъ. "Спой мнѣ, молодой козакъ, какуюнибудь пѣсню! тихо молвила она, наклонивъ свою голову набокъ и опустивъ совсъмъ густыя ръсницы.

"Какую же тебъ пъсню спъть, моя ясная панночка?"

Слезы тихо покатились по бліздному лицу ея. "Парубокъ", говорила она, и что-то неизъяснимо трогательное слышалось въ ея ръчи: "парубокъ, найди мнъ мою мачиху! Я ничего не пожалью для тебя. Я награжу тебя. Я тебя богато и роскошно награжу! У меня есть зарукавья, шитыя шелкомъ, кораллы,



ожерелья. Я подарю тебѣ поясъ, унизанный жемчугомъ. У меня золото есть... Парубокъ, найди мнѣ мою мачиху! Она страшная вѣдьма: мнѣ не было отъ нея покою на бѣломъ свѣтѣ. Она мучила меня, заставляла работать, какъ простую мужичку. Посмотри на лицо: она вывела румянецъ своими нечистыми чарами со щекъ моихъ. Погляди на бѣлую шею мою: они не смываются! они не смываются! они ни за что не смоются, эти синія пятна отъ желѣзныхъ когтей ея! Погляди на бѣлыя ноги мои: онѣ много ходили, не по коврамъ только,—по песку горячему, по землѣ сырой, по колючему терновнику онѣ ходили! А на очи мои, посмотри на очи: онѣ не глядятъ отъ слезъ!.. Найди ее, парубокъ, найди мнѣ мою мачиху!.."

Голосъ ея, который вдругъ было возвысился, остановился. Ручьи слезъ покатились по блѣдному лицу. Какое-то тяжелое чувство, полное жалости и грусти, сперлось въ груди парубка.

"Я готовъ на все для тебя, моя панночка!" сказалъ онъ въ сердечномъ волненіи: "но какъ мнѣ, гдѣ ее найти?"

"Посмотри, посмотри!" быстро говорила она: "она здѣсь! она на берегу играетъ въ хороводѣ между моими дѣвушками и грѣется на мѣсяцѣ. Но она лукава и хитра. Она приняла на себя видъ утопленницы; но я знаю, но я слышу, что она здѣсь. Мнѣ тяжело, мнѣ душно отъ нея. Я не могу чрезъ нее плавать легко и вольно, какъ рыба. Я тону и падаю на дно, какъ ключъ. Отыщи ее, парубокъ!"

Левко посмотрѣлъ на берегъ: въ тонкомъ серебряномъ туманѣ мелькали дѣвушки, легкія, какъ будто тѣни, въ бѣлыхъ, какъ убранный ландышами лугъ, рубашкахъ; золотыя ожерелья, монисты, дукаты блистали на ихъ шеяхъ; но онѣ были блѣдны: тѣло ихъ было какъ будто сваяно изъ прозрачныхъ облаковъ, и будто свѣтилось насквозь при серебряномъ мѣсяцѣ. Хороводъ, играя, придвинулся къ нему ближе. Послышались голоса.

"Давайте въ ворона, давайте играть въ ворона!" зашумѣли всѣ, будто прирѣчный тростникъ, тронутый, въ тихій часъ сумерокъ, воздушными устами вѣтра.

"Кому же быть ворономъ?"

Кинули жеребей,—и одна дъвушка вышла изъ толпы. Левко принялся разглядывать ее. Лицо, платье, все на ней такое же, какъ и на другихъ. Замътно только было, что она неохотно играла эту роль. Толпа вытянулась вереницею и быстро перебъгала отъ нападеній хищнаго врага.



"Нѣтъ, я не хочу быть ворономъ!" сказала дѣвушка, изнемогая отъ усталости: "Мнъ жалко отнимать цыплятъ у бъдной матери!"

"Ты не въдьма!" подумалъ Левко.

"Кто же будетъ ворономъ?"

Дъвушки снова собирались кинуть жеребей.

"Я буду ворономъ!" вызвалась одна изъ средины.

Левко сталъ пристально вглядываться въ лицо ей. Скоро и смѣло гналась она за вереницею и кидалась во всѣ стороны, чтобы изловить свою жертву. Тутъ Левко сталъ замъчать, что тъло ея не такъ свътилось, какъ у прочихъ; внутри его видълось что-то черное. Вдругъ раздался крикъ: воронъ бросился на одну изъ вереницы, схватилъ ее, и Левку почудилось, будто у ней выпустились когти и на лицѣ ея сверкнула злобная радость.

"Въдьма!" сказалъ онъ, вдругъ указавъ на нее пальцемъ и оборотившись къ дому.

Панночка засмѣялась, и дѣвушки съ крикомъ увели за собою представлявшую ворона.

"Чъмъ наградить тебя, парубокъ? Я знаю, тебъ не золото нужно: ты любишь Ганну; но суровый отецъ мѣшаетъ тебѣ жениться на ней. Онъ теперь не помѣшаетъ; возьми, отдай ему эту записку... "

Бълая ручка протянулась, лицо ея какъ-то чудно засвътилось и засіяло... Съ непостижимымъ трепетомъ и томительнымъ біеніемъ сердца схватилъ онъ записку и... проснулся.



## VI.

# Пробужденіе.

"Неужели это я спалъ?" сказалъ про себя Левко, вставая съ небольшого пригорка. "Такъ живо, какъ будто наяву!.. Чудно, чудно!" повторилъ онъ, оглядываясь. Мѣсяцъ, остановившійся надъ его головою, показывалъ полночь; вездѣ—тишина; отъ пруда вѣялъ холодъ; надъ нимъ печально стоялъ ветхій домъ съ закрытыми ставнями; мохъ и дикій бурьянъ показывали, что давно изъ него удалились люди. Тутъ онъ разогнулъ свою руку, которая судорожно была сжата во все время сна, и вскрикнулъ отъ изумленія, почувствовавши въ ней записку. "Эхъ, если бы я зналъ грамотѣ!" подумалъ онъ, оборачивая ее передъ собою на всѣ стороны. Въ это мгновеніе послышался позади его шумъ.

"Не бойтесь, прямо хватайте его! Чего струсили? насъ десятокъ. Я держу закладъ, что это человѣкъ, а не чортъ!... Такъ кричалъ голова своимъ сопутникамъ, и Левко почувствовалъ себя схваченнымъ нѣсколькими руками, изъ которыхъ иныя дрожали отъ страха. "Скидавай-ка, пріятель, свою страшную личину! Полно тебѣ дурачить людей! проговорилъ голова, ухвативъ его за воротъ, и оторопѣлъ, выпучивъ на него глазъ свой. "Левко! сынъ! вскричалъ онъ, отступая отъ удивленія и опуская руки. "Это ты, собачій сынъ! Вишь, бѣсовское рожденіе! Я думаю, какая это шельма, какой это вывороченный дьяволъ строитъ штуки! А это, выходитъ, все ты—невареный кисель твоему батькѣ въ горло!—изволишь заводить по улицѣ разбои, сочиняешь пѣсни!.. Эге, ге, Ге, Левко! А что это? Видно, чешется у тебя спина! Вязать его!"

"Постой, батько! Велѣно отдать тебѣ эту записочку", проговорилъ Левко.

- "Не до записокъ теперь, голубчикъ! Вязать его!"
- "Постой, панъ голова!" сказалъ писарь, развернувъ записку: "комиссарова рука!"
  - "Комиссара?"
  - "Комиссара?" повторили машинально десятскіе.
- "Комиссара? чудно! еще непонятнѣе!" подумалъ про себя Левко.



"Читай, читай!" сказалъ голова: "что тамъ пишетъ комиссаръ?"

"Послушаемъ, что пишетъ комиссаръ!" произнесъ винокуръ, держа въ зубахъ люльку и высъкая огонь.

Писарь откашлялся и началъ читать:

"Приказъ головъ Евтуху Макогоненку. Дошло до насъ, что ты, старый дуракъ, вмъсто того, чтобы собрать прежнія недоимки и вести на селъ порядокъ, одурълъ и строишь пакости..."

"Вотъ, ей Богу", прервалъ голова: "ничего не слышу!" Писарь началъ снова

"Приказъ головъ Евтуху Макогоненку. Дошло до насъ, что ты, старый ду..."

"Стой, стой! не нужно!" закричалъ голова: "хоть и не слышалъ, однакожъ знаю, что главнаго тутъ дъла еще нътъ. Читай далѣе."

"А вслъдствіе того, приказываю тебъ сей же часъ женить твоего сына Левка Макогоненка на козачкъ изъ вашего же села Ганнъ Петрыченковой, а также починить мосты по столбовой дорогъ и не давать обывательскихъ лошадей безъ моего въдома судовымъ паничамъ, хоть бы они ъхали прямо изъ казенной палаты. Если же, по прівздв моемъ, найду оное приказаніе мое не приведеннымъ въ исполненіе, то тебя одного потребую къ отвъту. Комиссаръ, отставной поручикъ Козьма Деркачъ-Дришпановскій".

"Вотъ что!" сказалъ голова, разинувши ротъ "слышите ли вы, слышите ли: за все съ головы спросятъ, и потому слушаться! безпрекословно слушаться! не то, прошу извинить... А тебя", продолжалъ онъ, оборотясь къ Левку, "вслъдствіе приказанія комиссара, — хотя чудно мнѣ, какъ это дошло до него, — я женю; только напередъ попробуешь ты нагайки! Знаешь ту, что виситъ у меня на стънъ возлъ покута? Я поновлю ее завтра... Гдъ ты взялъ эту записку?"

Левко, несмотря на изумленіе, происшедшее отъ такого нежданнаго оборота его дъла, имълъ благоразуміе приготовить въ умѣ своемъ другой отвѣтъ и утаить настоящую истину, какимъ образомъ досталась записка.

"Я отлучался", сказалъ онъ, "вчера ввечеру еще въ городъ и встрътилъ комиссара, вылъзавшаго изъ брички. Узнавши, что я изъ нашего села, далъ онъ мнъ эту записку и велълъ на словахъ тебъ сказать, батько, что заъдетъ на возвратномъ пути къ намъ объдать".



"Онъ это говорилъ?"

"Говорилъ".

"Слышите-ли?" сказалъ голова съ важною осанкою, оборотившись къ своимъ спутникамъ: "комиссаръ самъ своею особою прівдетъ къ нашему брату, т. е. ко мнв, на объдъ. "О!.." Тутъ голова поднялъ палецъ вверхъ и голову привелъ въ такое положеніе, какъ будто бы она прислушивалась къ чему-нибудь. "Комиссаръ, слышите ли, комиссаръ прівдетъ ко мнв объдать! Какъ думаешь, панъ писарь, и ты, сватъ, это не совсвмъ пустая честь! Не правда ли?"

"Еще, сколько могу припомнить", подхватилъ писарь: "ни одинъ голова не угощалъ комиссара объдомъ".

"Не всякій голова головь чета!" произнесь сь самодовольнымь видомь голова. Роть его покривился, и что-то вь родь тяжелаго, хриплаго смьха, похожаго болье на гудьніе отдаленнаго грома, зазвучало вь его устахь. "Какъ думаешь, панъ писарь, нужно бы для именитаго гостя дать приказь, чтобы съ каждой хаты принесли хоть по цыпленку, ну, полотна, еще кое-чего... А?.."

"Нужно бы, нужно, панъ голова!"

"А когда же свадьбу, батько?" спросилъ Левко.

"Свадьбу? Далъ бы я тебѣ свадьбу!.. Ну, да для именитаго гостя... завтра васъ попъ и обвѣнчаетъ. Чортъ съ вами! Пусть комиссаръ увидитъ, что значитъ исправность! Ну, ребята, теперь спать! Ступайте по домамъ!.. Сегодняшній случай припомнилъ мнѣ то время, когда я..." При этихъ словахъ голова пустилъ обыкновенный свой важный и значительный взглядъ исподлобья.

"Ну теперь пойдетъ голова разсказывать, какъ везъ царицу!" сказалъ Левко, и быстрыми шагами и радостно спъшилъ къ знакомой хатъ, окруженной низенькими вишнями. "Дай тебъ Богъ небесное царство, добрая и прекрасная панночка!" думалъ онъ про себя. "Пусть тебъ на томъ свътъ въчно усмъхается между ангелами святыми! Никому не разскажу про диво, случившееся въ эту ночь; тебъ одной только. Галю. передамъ его; ты одна только повъришь мнъ и вмъстъ со мною помолишься за упокой души несчастной утопленницы!" Тутъ онъ приблизился къ хатъ; окно было отперто; лучи мъсяца проходили чрезъ него и падали на спящую передъ нимъ Ганну; голова ея оперлась на руку, щеки тихо горъли; губы шевелились, неясно произнося его имя. "Спи, моя красавица! Приснись тебъ все, что есть лучшаго на свътъ; но и то не будетъ лучше нашего пробужденія!" Перекрестивъ ее, закрылъ онъ окошко и тихонько удалился. И чрезъ нѣсколько минутъ все



Generated on 2023-04-03 15:37 GMT / https://hdl.handle.net/2027/mdp.39015010222191 Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access\_use#pd-us-google

уже уснуло на селѣ; одинъ только мѣсяцъ такъ же блистательно и чудно плылъ въ необъятныхъ пустыняхъ роскошнаго украинскаго неба. Такъ же торжественно дышало въ вышинѣ, и ночь, божественная ночь, величественно догорала. Такъ же прекрасна была земля въ дивномъ серебряномъ блескѣ; но уже никто не упивался ими: все погрузилось въ сонъ. Изрѣдка только прерывалось мгновенно молчаніе лаемъ собакъ, и долго еще пьяный Каленикъ шатался по уснувшимъ улицамъ, отыскивая свою хату.



сочиненія гоголя, т.

6



БЫЛЬ,

разсказанная дьячкомъ \*\*\*ской церкви.

—Такъ вы хотите, чтобы я вамъ еще разсказалъ про дѣда? Пожалуй, почему же не потъшить прибауткой? Эхъ, старина, старина! Что за радость, что за разгулье падетъ на сердце, когда услышишь про то, что давно-давно, и года ему, и мъсяца нътъ, дѣялось на свѣтѣ! А какъ еще впутается какой-нибудь родичъ, дъдъ и прадъдъ, ну, тогда и рукой махни: чтобъ мнъ поперхнулось за аканистомъ великомученицъ Варваръ, если не чудится, что вотъ-вотъ самъ все это дѣлаешь, какъ будто залѣзъ прадѣдовскую душу, или прадѣдовская душа шалитъ въ тебъ... Нътъ, мнъ пуще всего наши дъвчата и молодицы; покажись только на глаза имъ: "Өома Григорьевичъ! Өома Григорьевичъ! а нуте, яку-нибудь страховинну казочку, а нуте, нуте!... тара-та-та, та-та-та, и пойдутъ, и пойдутъ... Разсказать-то, конечно, не жаль, да загляните-ка, что дѣлается съ ними въ постели. Въдь я знаю, что каждая дрожитъ подъ одъяломъ, какъ будто бьетъ ее лихорадка, и рада бы съ головою влъзть въ тулупъ свой. Царапни горшкомъ крыса, сама какъ-нибудь задънь ногою кочергу, и Боже упаси! и душа въ пяткахъ. А на другой день ничего не бывало; навязывается сызнова: разскажи ей страшную сказку да и только. Что-жъ бы такое разсказать вамъ? Вдругъ не взбредетъ на умъ... Да, разскажу я вамъ, какъ въдьмы играли съ покойнымъ дъдомъ

въ дурня. 1) Только заранъе прошу васъ, господа, не сбивайте съ толку, а то такой кисель выйдетъ, что совъстно будетъ и въ ротъ взять. Покойный дѣдъ, надобно вамъ сказать, былъ не изъ простыхъ въ свое время козаковъ. Зналъ и твердо-онъто и словотитлу поставить. Въ праздникъ отхватаетъ апостола, бывало, такъ, что теперь и поповичъ иной спрячется. Ну, сами знаете, что въ тогдашнія времена, если собрать со всего Батурина грамотеевъ, то нечего и шапки подставлять, — въ одну горсть можно было всъхъ уложить. Стало-быть, и дивиться нечего, когда всякій встрачный кланялся даду мало не въ поясъ.

Одинъ разъ задумалось вельможному гетьману послать за чъмъ-то къ царицъ грамоту. Тогдашній полковой писарь, вотъ, нелегкая его возьми, и прозвища не вспомню... Вискрякъ не Вискрякъ, Мотузочка не Мотузочка, Голопуцекъ не Голопуцекъ... знаю только, что какъ-то чудно начинается мудреное прозвище, — позвалъ къ себъ дъда и сказалъ ему, что вотъ наряжаеть его самъ гетьманъ гонцомъ съ грамотою къ царицъ. Дъдъ не любилъ долго собираться: грамоту зашилъ въ шапку, вывелъ коня, чмокнулъ жену и двухъ своихъ, какъ самъ онъ называлъ, поросенковъ, изъ которыхъ одинъ былъ родной отецъ хоть бы и нашего брата, и поднялъ такую за собою пыль, какъ будто бы пятнадцать хлопцевъ задумали посреди улицы играть въ кашу. На другой день, еще пѣтухъ не кричалъ въ четвертый разъ, дъдъ уже былъ въ Конотопъ. На ту пору была тамъ ярмарка: народу высыпало по улицамъ столько, что въ глазахъ рябило. Но такъ какъ было рано, то все дремало, протянувшись на землъ. Возлъ коровы лежалъ гуляка парубокъ, съ покраснъвшимъ, какъ снигирь, носомъ; подалъ храпъла, сидя, перекупка съ кремнями, синькою, дробью и бубликами; подъ телъгою лежалъ цыганъ; на возу съ рыбой чумакъ; на самой дорогъ раскинулъ ноги бородачъ-москаль съ поясами и рукавицами... ну, всякаго сброду, какъ водится по ярмаркамъ. Дъдъ пріостановился, чтобы разглядъть хорошенько. Между тъмъ въ яткахъ начало мало-по-малу шевелиться; жидовки стали побрякивать фляжками; дымъ покатило то тамъ, то сямъ кольцами, и запахъ горячихъ сластенъ понесся по всему табору. Дъду вспало на умъ, что у него нътъ ни огнива, ни табаку наготовъ: вотъ и пошелъ таскаться по ярмаркъ. Не успълъ пройти двадцати шаговъ, —навстръчу запорожецъ. Гуляка, и по лицу видно! Красные, какъ жаръ, шаровары, синій жупанъ, яркій цвѣтной поясъ, при боку сабля



<sup>1)</sup> Въ дурачки.

и люлька съ мъдною цъпочкою по самыя пяты, —запорожецъ да и только! Эхъ, народецъ! станетъ, вытянется, поведетъ рукою молодецкіе усы, брякнетъ подковами—и пустится! Да въдь какъ пустится: ноги отплясываютъ, словно веретено въ бабьихъ рукахъ; что вихорь, дернетъ рукою по всъмъ струнамъ бандуры, и тутъ же, подпершися ею въ боки, несется въ-присядку; зальется пъсней, душа гуляетъ!.. Нътъ, прошло времячко: не увидать больше запорожцевъ! Да. Такъ встрътились. Слово за слово, -- долго ли до знакомства? Пошли калякать, калякать, такъ что дъдъ совсъмъ уже было позабылъ про путь свой. Попойка завелась, какъ на свадьбъ передъ постомъ великимъ, Только, видно, наконецъ прискучило бить горшки и швырять въ народъ деньгами, да и ярмаркъ не въкъ же стоять! Вотъ сговорились новые пріятели, чтобъ не разлучаться и путь держать вмъстъ. Было давно подъ вечеръ, когда выъхали они въ поле. Солнце убралось на отдыхъ; гдъ-гдъ горъли вмъсто него красноватыя полосы; по полю пестръли нивы, что праздничныя плахты чернобровыхъ молодицъ. Нашего запорожца раздобаръ взялъ страшный. Дъдъ и еще другой, приплетшійся къ нимъ гуляка, подумали уже, не бъсъ ли засълъ въ него. Откуда что набиралось. Исторіи и присказки такія диковинныя, что дъдъ нъсколько разъ хватался за бока и чуть не надсадилъ своего живота со смъху. Но въ полъ становилось чъмъ далье, тъмъ сумрачнъе, а вмъстъ съ тъмъ становилась несвязнъе и молодецкая молвь. Наконецъ, разсказчикъ нашъ притихъ совсъмъ и вздрагивалъ при малъйшемъ шо-

"Ге, ге, землякъ! да ты не на шутку принялся считать совъ. Ужъ думаешь, какъ бы домой, да на печь!"

"Передъ вами нечего таиться", сказалъ онъ, вдругъ оборотившись и неподвижно уставивъ на нихъ глаза свои. "Знаете ли, что душа моя давно продана нечистому?"

"Экая невидальщина! Кто на вѣку своемъ не знался съ нечистымъ? Тутъ-то и нужно гулять, какъ говорится, на прахъ".

"Эхъ, хлопцы! гулялъ бы, да въ ночь эту срокъ молодцу! Эй, братцы! сказалъ онъ, хлопнувъ по рукамъ ихъ: "эй, не выдайте! не поспите одной ночи! Въкъ не забуду вашей дружбы! "

Почему-жъ не пособить человъку въ такомъ горъ? Дъдъ объявилъ напрямикъ, что скоръе дастъ онъ отръзать оселедецъ съ собственной головы, чъмъ допуститъ чорта понюхать собачьей мордой своей христіанской души.



Козаки наши ъхали бы, можетъ, и далъе, если бы не обволокло всего неба ночью, словно чернымъ рядномъ, и въ полъ не стало такъ же темно, какъ подъ овчиннымъ тулупомъ. Издали только мерещился огонекъ, и кони, чуя близкое стойло, торопились, насторожа уши и вковавши очи во мракъ. Огонекъ, казалось, несся навстръчу, и передъ козаками показался шинокъ, повалившійся на одну сторону, словно баба на пути съ веселыхъ крестинъ. Въ тъ поры шинки были не то, что теперь. Доброму человъку не только развернуться, рить горлицы или гопака, — прилечь даже негдъ было, когда въ голову заберется хмель, и ноги начнутъ писать покой-онъпо. Дворъ былъ уставленъ весь чумацкими возами; подъ повътками, въ ясляхъ, въ съняхъ, иной свернувшись, другой развернувшись, храпъли, какъ коты. Шинкарь одинъ, передъ каганцомъ, наръзывалъ рубцами на палочкъ, сколько квартъ и осьмухъ высушили чумацкія головы. Дѣдъ, спросивши треть ведра на троихъ, отправился въ сарай. Всъ трое легли рядомъ. Только не успълъ онъ повернуться, какъ видитъ, что его земляки спятъ уже мертвецкимъ сномъ. Разбудивши приставкъ нимъ третьяго козака, дъдъ напомнилъ ему про данное товарищу объщаніе. Тотъ привсталъ, протеръ глаза и снова уснулъ. Нечего дълать, пришлось одному караулить. Чтобы чъмъ-нибудь разогнать сонъ, осмотрълъ онъ всъ возы, провъдалъ коней, закурилъ люльку, пришелъ назадъ и сълъ опять около своихъ. Все было тихо, такъ что, кажись, ни одна муха не пролетъла. Вотъ и чудится ему, что изъ-за сосъдняго воза что-то сърое выказываетъ роги... Тутъ глаза его начали смыкаться, такъ что принужденъ онъ былъ ежеминутно протирать ихъ кулакомъ и промывать оставшеюся водкой. Но какъ скоро немного прояснялись они, все пропадало. Наконецъ, мало погодя, опять показывается изъ-подъ воза чудище... Дѣдъ вытаращилъ глаза, сколько могъ; но проклятая дремота все туманила передъ нимъ; руки его окостенъли, голова скатилась, и крѣпкій сонъ схватилъ его такъ, что онъ повалился, словно убитый. Долго спалъ дъдъ, и, какъ припекло порядочно уже солнце его выбритую макушку, тогда только схватился онъ на ноги. Потянувшись раза два и почесавъ спину, замътилъ онъ, что возовъ стояло уже не такъ много, какъ съ вечера. Чумаки, видно, потянулись еще до свъта. Къ своимъ-казакъ спитъ, а запорожца нътъ. Выспрашивать, —никто знать не знаетъ; одна только верхняя свитка лежала на томъ мъстъ. Страхъ и раздумье взяло дъда. Пошелъ посмотръть коней ни своего, ни запорожскаго! Что-бъ это значило? Положимъ, запорожца взяла нечистая сила, кто же коней? Сообразя все,



дѣдъ заключилъ, что, вѣрно, чортъ приходилъ пѣшкомъ, а какъ до пекла не близко, то и стянулъ его коня. Больно ему было кръпко, что не сдержалъ козацкаго слова. "Ну", думаетъ, "нечего дѣлать, пойду пѣшкомъ: авось попадется на дорогѣ какой-нибудь барышникъ, Ѣдущій съ ярмарки, какъ-нибудь уже куплю коня". Только хватился за шапку,---и шапки нътъ. Всплеснулъ руками покойный дъдъ, какъ вспомнилъ, что вчера еще помънялись они на время съ запорожцемъ. Кому больше утащить, какъ не нечистому! Вотъ тебъ и гетьманскій гостинецъ! Вотъ тебъ и привезъ грамоту къ царицъ! Тутъ дъдъ принялся угощать чорта такими прозвищами, что, думаю, ему не одинъ разъ чихалось тогда въ пеклъ. Но бранью мало пособишь; а затылка сколько ни чесалъ дѣдъ, никакъ не могъ ничего придумать. Что дълать? Кинулся достать чужого ума: собралъ всъхъ, бывшихъ тогда въ шинкъ, добрыхъ людей, чумаковъ и просто заъзжихъ и разсказалъ, что такъ и такъ, такое-то приключилось горе. Чумаки долго думали, подперши батогами подбородки свои, крутили головами и сказали, что не слышали такого дива на крещеномъ свътъ, чтобы гетьманскую грамоту утащилъ чортъ. Другіе же прибавили, что когда чортъ да москаль украдутъ что-нибудь, то поминай, какъ и звали. Одинъ только шинкарь сидълъ молча въ углу. Дъдъ и подступилъ къ нему. Ужъ когда молчитъ человъкъ, то, върно, зашибъ много умомъ. Только шинкарь не такъ-то былъ щедръ на слова, и если бы дъдъ не полъзъ въ карманъ за пятью злотыми, то простояль бы передъ нимъ даромъ.

"Я научу тебя, какъ найти грамоту", сказалъ онъ, отводя его въ сторону. У дъда и на сердцъ отлегло. "Я вижу уже по глазамъ, что ты козакъ—не баба. Смотри же! Близко шинка будетъ поворотъ направо въ лѣсъ. Только станетъ въ полѣ примеркать, чтобы ты быль уже наготовь. Въ льсу живуть цыганы и выходятъ изъ норъ своихъ ковать жельзо въ такую ночь, въ какую однъ въдьмы ъздятъ на своихъ кочергахъ. Чъмъ они промышляютъ на самомъ дълъ, знать тебъ нечего. Много будетъ стуку по лъсу, только ты не иди въ тъ стороны, откуда заслышишь стукъ; а будетъ передъ тобою малая дорожка, мимо обожженнаго дерева: дорожкою этою иди, иди, иди... Станетъ тебя терновникъ царапать, густой оръшникъ заслонять дорогу, -- ты все иди; и какъ придешь къ небольшой ръчкъ, тогда только можешь остановиться. Тамъ и увидишь, кого нужно. Да не позабудь набрать въ карманы того, для чего и карманы сдъланы... Ты понимаешь, это добро и дьяволы, и люди любятъ". Сказавши это, шинкарь ушелъ въ свою конуру и не хотълъ больше говорить ни слова.

Покойный дѣдъ былъ человѣкъ—не то, чтобы изъ трусливаго десятка; бывало, встрътитъ волка, такъ и хватаетъ прямо за хвостъ; пройдетъ съ кулаками промежъ козаковъ, — всѣ, какъ груши, повалятся на землю. Однакожъ, что-то подирало его по кожѣ, когда вступилъ онъ въ такую глухую ночь лъсъ. Хоть бы звъздочка на небъ. Темно и глухо, винномъ подвалъ; только слышно было, что далеко-далеко вверху, надъ головою, холодный вътеръ гулялъ по камъ деревъ, и деревья, что охмелъвшія козацкія головы, разгульно покачивались, шопоча листьями пьяную молвь. Какъ вотъ завъяло такимъ холодомъ, что дъдъ вспомнилъ и про овчинный тулупъ свой, и вдругъ словно сто молотовъ застучало по лъсу такимъ стукомъ, что у него зазвенъло въ головъ. И, будто зарницею, освътило на минуту весь лъсъ. Дъдъ тотчасъ увидълъ дорожку, пробиравшуюся промежъ мелкаго кустарника. Вотъ и обожженное дерево, и кусты терновника! Такъ, все такъ, какъ было ему говорено; нътъ, не обманулъ шинкарь. Однакожъ, не совсъмъ весело было продираться черезъ колючіе кусты; еще отъ роду не видалъ онъ, чтобы проклятые шипы и сучья такъ больно царапались; почти на каждомъ шагу забирало его вскрикнуть. Мало-по-малу выбрался онъ на просторное мъсто, и, сколько могъ замътить, деревья ръдъли и становились, чъмъ далье, такія широкія, какихъ дъдъ не видывалъ и по ту сторону Польши. Глядь, между деревьями мелькнула и ръчка, черная, словно вороненая сталь. Долго стояль дъдъ у берега, посматривая на всъ стороны. На другомъ берегу горитъ огонь и, кажется, вотъ-вотъ готовится погаснуть, и снова отсвъчивается въ ръчкъ, вздрагивавшей, какъ польскій шляхтичь въ козачьихъ лапахъ. Вотъ и мостикъ! "Ну, тутъ одна только чертовская таратайка развъ проъдетъ". Дъдъ, однакожъ, ступилъ смъло, и скоръе, чъмъ бы иной успълъ достать рожокъ, понюхать табаку, былъ уже на другомъ берегу. Теперь только разглядълъ онъ, что возлъ огня сидъли люди и такія смазливыя рожи, что въ другое время, Богъ знаетъ, чего бы не далъ, лишь бы ускользнуть отъ этого знакомства. Но теперь, нечего дълать, нужно было завязаться. Вотъ дъдъ и отвъсилъ имъ поклонъ, мало не въ поясъ: "Помогай Богъ вамъ, добрые люди!" Хоть бы одинъ кивнулъ головой: сидятъ да молчатъ, да что-то сыплютъ огонь. Видя одно мъсто незанятымъ, дъдъ безъ всякихъ околичностей сълъ и самъ. Смазливыя рожи—ничего; ничего и дъдъ. Долго сидъли молча. Дъду уже и прискучило; давай шарить въ карманъ, вынулъ люльку, посмотрълъ вокругъ, ни одинъ не глядитъ на него. "Уже, добродъйство, будьте



ласковы: какъ бы такъ, чтобы, примърно сказать, того "... (дъдъ живалъ въ свътъ не мало, зналъ уже, какъ подпускать турусы, и при случаѣ, пожалуй, и передъ царемъ не ударилъ бы лицомъ въ грязь) "чтобы, примърно сказать, и себя не забыть, да и васъ не обидъть, — люлька-то у меня есть, да того, чъмъ бы зажечь ее, чорть-ма (не имъется). И на эту ръчь хоть бы



"Батюшки мои"! ахнулъ дъдъ, разглядъвши хорошенько. Рисунокъ H. Прянишникова.

слово; только одна рожа сунула горячую головню прямехонько дъду въ лобъ, такъ что, если бы онъ немного не посторонился, то, статься можетъ, распрощался бы навѣки съ однимъ глазомъ. Видя, наконецъ, что время даромъ проходитъ, ръшился будетъ ли слушать нечистое племя, или нътъ
разсказать дъло. Рожи и уши наставили, и лапы протянули. Дъдъ дога-

дался, забралъ въ горсть всѣ бывшія съ нимъ деньги и кинулъ, словно собакамъ, имъ въ середину. Какъ только кинулъ онъ деньги, все передъ нимъ перемъщалось, земля задрожала и какъ уже, — онъ и самъ разсказать не умѣлъ, — попалъ чуть ли не въ самое пекло. "Батюшки мои!" ахнулъ дѣдъ, разглядъвши хорошенько. Что за чудища! рожи на рожъ, какъ говорится, не видно. Въдьмъ такая гибель, какъ случается иногда на Рождество выпадетъ снѣгу: разряжены, размазаны, словно панночки на ярмаркъ. И всъ, сколько ни было ихъ тамъ, какъ хмельныя, отплясывали какого-то чертовскаго трепака. Пыль подняли, Боже упаси, какую! Дрожь бы проняла крещенаго человъка при одномъ видъ, какъ высоко скакало бъсовское племя. На дъда, несмотря на весь страхъ, смъхъ напалъ, когда увидълъ, какъ черти съ собачьими мордами, на нъмецкихъ ножкахъ, вертя хвостами, увивались около въдьмъ, будто парни около красныхъ дъвушекъ, а музыканты тузили себя въ щеки кулаками, словно въ бубны, и свистали носами, какъ въ валторны. Только завидъли дъда, и турнули къ нему ордою. Свиныя, собачьи, козлиныя, дрофиныя, лошадиныя рыла—всъ повытягивались, и вотъ такъ и лѣзутъ цѣловаться. Плюнулъ дъдъ, такая мерзость напала! Наконецъ, схватили его и посадили за столъ, длиною, можетъ, съ дорогу отъ Конотопа до Батурина. "Ну, это еще не совсъмъ худо", подумалъ дъдъ, завидъвши на столъ свинину, колбасы, крошеный съ капустой лукъ и много всякихъ сластей: "видно, дьявольская сволочь не держитъ постовъ". Дъдъ-таки, не мъшаетъ вамъ знать, не упускалъ при случав перехватить того-сего на зубы. Вдалъ, покойникъ, аппетитно, и потому, не пускаясь въ разсказы, придвинулъ къ себъ миску съ наръзаннымъ саломъ и окорокъ ветчины, взялъ вилку, мало чъмъ поменьше тъхъ вилъ, которыми мужикъ беретъ сѣно, захватилъ ею самый увѣсистый кусокъ, подставилъ корку хлѣба—и, глядь, и отправилъ чужой ротъ, вотъ-вотъ возлѣ самыхъ ушей, и слышно даже, какъ чья-то морда жуетъ и щелкаетъ зубами на весь столъ. Дъдъ ничего; схватилъ другой кусокъ и вотъ, кажись, и по губамъ зацъпилъ, только опять не въ свое горло. третій разъ-снова мимо. Взбъленился дъдъ: позабылъ страхъ, и въ чьихъ лапахъ находится онъ, прискочилъ въдьмамъ: "Что вы, Иродово племя, задумали, смъяться, что ли, надо мной? Если не отдадите сей же часъ моей козацкой шапки, то будь я католикъ, когда не переворочу свиныхъ рылъ вашихъ на затылокъ! " Не успълъ онъ докончить послъднихъ словъ, какъ всъ чудища выскалили зубы и подняли такой сміжь, что у діда на душі захолонуло.



"Ладно!" провизжала одна изъ вѣдьмъ, которую дѣдъ почелъ за старшую надъ всѣми, потому личина у нея была чуть ли еще не красивѣе всѣхъ: "шапку отдадимъ тебѣ, только не прежде, пока сыграешь съ нами три раза въ  $\partial y p \mu x$ !"

Что прикажешь дѣлать? Козаку сѣсть съ бабами въ дурня! Дѣдъ отпираться, отпираться, наконецъ, сѣлъ. Принесли карты, замасленныя, какими только у насъ поповны гадаютъ прожениховъ.

"Слушай же!" запаяла въдьма въ другой разъ: "если хоть разъ выиграешь, — твоя шапка; когда же всъ три раза останешься дурнемъ, то не прогнъвайся, не только шапки, можетъ, и свъта больше не увидишь!"

"Сдавай, сдавай, хрычовка! Что будетъ, то будетъ".

Вотъ и карты розданы. Взялъ дѣдъ свои въ руки,—смотрѣть не кочется, такая дрянь: коть бы на смѣхъ одинъ козырь. Изъ масти десятка самая старшая, паръ даже нѣтъ; а вѣдьма все подваливаетъ пятериками. Пришлось остаться дурнемъ! Только что дѣдъ успѣлъ остаться дурнемъ, и со всѣхъ сторонъ заржали, залаяли, захрюкали морды: "дурень, дурень, дурень!"

"Чтобъ вы перелопались, дьявольское племя!" закричалъ дѣдъ, затыкая пальцами себѣ уши. "Ну", думаетъ, "вѣдьма подтасовала, теперь я самъ буду сдавать". Сдалъ; засвѣтилъ козыря; поглядѣлъ въ карты: масть хоть куда, козыри есть. И сначала дѣло шло, какъ нельзя лучше; только вѣдьма—пятерикъ съ королями! У дѣда на рукахъ одни козыри! Не думая, не гадая долго, хвать королей всѣхъ по усамъ козырями!

"Ге, ге! да это не по-козацки! А чъмъ ты кроешь, зем-лякъ?"

"Какъ-чъмъ? Козырями!"

"Можетъ быть, по вашему, это и козыри, только по нашему
——нътъ!"

Глядь,—въ самомъ дѣлѣ простая масть. Что за дьявольщина! Пришлось въ другой разъ быть дурнемъ, и чертаньё пошло снова драть горло: "дурень! дурень!" такъ что столъ дрожалъ и карты прыгали по столу. Дѣдъ разгорячился; сдалъ въ послѣдній. Опять идетъ ладно. Вѣдьма опять пятерикъ; дѣдъ покрылъ и набралъ изъ колоды полную руку козырей.

"Козырь!" вскричалъ онъ, ударивъ по столу картою такъ, что ее свернуло коробомъ; та, не говоря ни слова, покрыла восьмеркою масти. "А чъмъ ты, старый дьяволъ, бъешь? Въдьма подняла карту: подъ нею была простая шестерка. "Вишь, бъсовское обморачиванье!" сказалъ дъдъ и съ досады хватилъ кулакомъ, что силы, по столу. Къ счастью еще, что у въдьмы



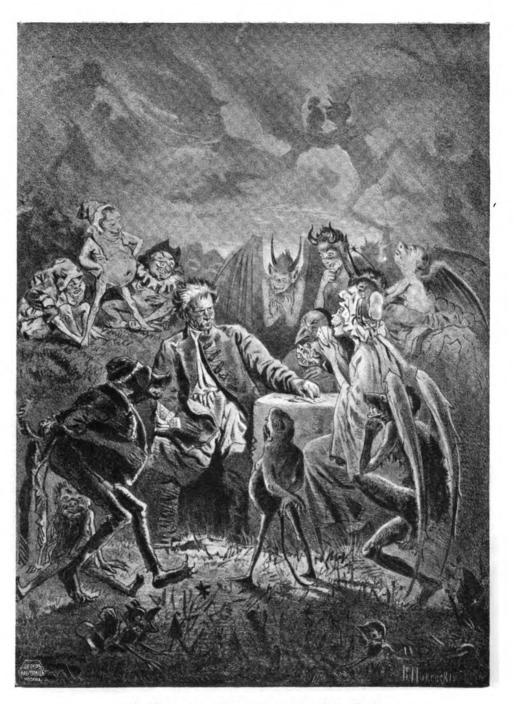

"А чѣмъ ты, старый дьяволъ, бьешь?..."

Рис. В. Маковскаго.

была плохая масть; у дъда, какъ нарочно, на ту пору пары. Сталъ набирать карты изъ колоды, только мочи нътъ: дрянь такая лъзетъ, что дъдъ и руки опустилъ. Въ колодъ ни одной карты. Пошелъ уже такъ, не глядя, простою шестеркою; въдьма приняла. "Вотъ тебъ на! это что? Э, э! върно, что-нибудь да не такъ! Вотъ, дъдъ карты потихоньку подъ столъ и перекрестилъ; глядь-у него на рукахъ тузъ, король, валетъ козырей, а онъ вмъсто шестерки спустилъ кралю. "Ну, дурень же я былъ! Король козырей! Что! приняла? А? кошечье отродье! А туза не хочешь? Тузъ! валетъ! "... Громъ пошелъ по пеклу; на въдьму напали корчи, и, откуда ни возьмись, шапка бухъ дъду прямехонько въ лицо. "Нътъ, этого мало!" закричалъ дъдъ, прихрабрившись и надъвъ шапку. "Если сейчасъ не станетъ передо мною молодецкій конь мой, то вотъ убей меня громъ на этомъ самомъ нечистомъ мъстъ, когда я не перекрещу святымъ крестомъ всъхъ васъ! и уже было и руку поднялъ, какъ вдругъ загремъли передъ нимъ конскія кости.

"Вотъ тебъ конь твой!"

Заплакалъ бъдняга, глядя на нихъ, что дитя неразумное. Жаль стараго товарища! "Дайте же мнъ какого-нибудь коня выбраться изъ гнъзда вашего! "Чортъ хлопнулъ арапникомъ, конь, какъ огонь, взвился подъ нимъ, и дъдъ, что птица, вынесся наверхъ.

Страхъ, однакожъ, напалъ на него посреди дороги, когда конь, не слушаясь ни крику, ни поводовъ, скакалъ черезъ провалы и болота. Въ какихъ мъстахъ онъ не былъ, такъ дрожь забирала при однихъ разсказахъ. Глянулъ какъ-то себъ подъ ноги—и пуще перепугался: пропасть! крутизна страшная! А сатанинскому животному и нужды нътъ: прямо черезъ нее. Дъдъ держаться: не тутъ-то было. Черезъ пни, черезъ кочки полетълъ стремглавъ въ провалъ и такъ хватился на днъ его о землю, что, кажись, и духъ вышибло. По крайней мъръ, что дъялось съ нимъ въ то время, ничего не помнилъ; и какъ очнулся немного и осмотрълся, то уже разсвъло совсъмъ: передъ нимъ мелькали знакомыя мъста, и онъ лежалъ на крышъ своей же хаты.

Перекрестился дъдъ, когда слъзъ долой. Экая чертовщина! Что за пропасть, какія съ человѣкомъ чудеса дѣлаются! Глядь на руки, --- всъ въ крови; посмотрълъ въ стоявшую торчмя бочку съ водою, — и лицо также. Обмывшись хорошенько, чтобы не испугать дътей, входитъ онъ потихоньку въ хату, смотритъ: дъти пятятся къ нему задомъ и въ испугъ указываютъ ему пальцами, говоря: "Дывись! дывись! маты, мовъ дурна, скаче!"1)



<sup>1)</sup> Смотри, смотри, мать, словно сумасшедшая, скачетъ.

И въ самомъ дѣлѣ, баба сидитъ, заснувши передъ гребнемъ, держитъ въ рукахъ веретено и сонная подпрыгиваетъ на лавкѣ. Дѣдъ, взявши за руку, потихоньку разбудилъ ее: "Здравствуй, жена, здорова ли ты?" Та долго смотрѣла, выпучивши глаза, и, наконецъ, уже узнала дѣда и разсказала, какъ ей снилось, что печь ѣздила по хатѣ, выгоняя вонъ лопатою горшки, ло-



Конь, какъ огонь, взвился подъ нимъ... Рисунокъ H. Прянишникова.

ханки... и, чортъ знаетъ, что еще такое. "Ну", говоритъ дѣдъ, "тебѣ во снѣ, мнѣ наяву. Нужно, вижу, будетъ освятить нашу хату; мнѣ же теперь мѣшкать нечего". Сказавши это и отдохнувши немного, дѣдъ досталъ коня и уже не останавливался ни днемъ, ни ночью, пока не доѣхалъ до мѣста и не отдалъ грамоты самой царицѣ. Тамъ наглядѣлся дѣдъ такихъ

дивъ, что стало ему надолго послъ того разсказывать: какъ повели его въ палаты, такія высокія, что если бы хатъ десять поставить одну на другую, и тогда, можетъ быть, не достало бы; какъ взглянулъ онъ въ одну комнату—нътъ; въ другую нътъ; въ третью – еще нътъ; въ четвертой даже нътъ; да въ пятой уже, глядь, — сидитъ сама, въ золотой коронѣ, въ сѣрой новехонькой свиткъ, въ красныхъ сапогахъ, и золотыя галушки ѣстъ; какъ велѣла ему насыпать цѣлую шапку синицами; какъ... всего и вспомнить нельзя! Объ вознъ своей съ чертями дѣдъ и думать позабылъ, и если случалось, что ктонибудь и напоминалъ объ этомъ, то дѣдъ молчалъ, какъ будто не до него и дъло шло, и великаго стоило труда упросить его пересказать все, какъ было. И, видно, уже въ наказаніе, что не спохватился тотчасъ послъ того освятить хату, бабъ ровно черезъ каждый годъ, и именно въ то самое время, дълалось такое диво, что танцуется, бывало, да и полно. За что ни примется, ноги затъваютъ свое, и вотъ такъ и дергаетъ пуститься въ присядку.



## ВЕЧЕРА

НА ХУТОРЪ БЛИЗЬ ДИКАНЬКИ.

ПОВЪСТИ, изданныя ПАСИЧНИКОМЪ РУДЫМЪ ПАНЬКОМЪ.

Часть вторая.



## Предисловіе.

Вотъ вамъ и другая книжка, а лучше сказать, послъдняя! Не хотълось, кръпко не хотълось выдавать и этой. Право, пора знать честь. Я вамъ скажу, что на хуторъ уже начинаютъ смѣяться надо мною: "Вотъ", говорятъ, "одурѣлъ старый дъдъ: на старости лътъ тъшится ребяческими игрушками!" И точно, давно пора на покой. Вы, любезные читатели, върно, думаете, что я прикидываюсь только старикомъ. Куда тутъ прикидываться, когда во рту совсъмъ зубовъ нътъ! Теперь, если что мягкое попадется, то буду какъ-нибудь жевать, а твердое-то ни за что не откушу. Такъ вотъ вамъ опять книжка! Не бранитесь только! Не хорошо браниться на прощаньи, особенно съ тъмъ, съ которымъ, Богъ знаетъ, скоро ли увидитесь. Въ этой книжкъ услышите разсказчиковъ, все почти для васъ незнакомыхъ, выключая только развѣ Өомы Григорьевича! А того гороховаго панича, что разсказывалъ такимъ вычурнымъ языкомъ, котораго много остряковъ и изъ московскаго народу не могло понять, уже давно нътъ. Послъ того, какъ разссорился со всѣми, онъ и не заглядывалъ къ намъ. Да, я вамъ не разсказывалъ этого случая? Послушайте, тутъ прекомедія была. Прошлый годъ, такъ какъ-то около лъта, да чуть ли не на самый день моего патрона, пріъхали ко мнъ въ гости... (Нужно вамъ сказать, любезные читатели, что земляки мои, дай Богъ имъ здоровье, не забываютъ старика. Уже есть пятидесятый годъ, какъ я зачалъ помнить свои именины; который же точно мнъ годъ, этого ни я, ни старуха моя вамъ не скажемъ. Должно-быть, близь семидесяти. Диканьскій-то попъ, отецъ Харлампій, зналъ, когда я родился; да жаль, что уже пятьдесять льть, какъ его ньть на свыть). Воть пріѣхали ко мнѣ гости: Захаръ Кирилловичъ Чухопупенко, Степанъ Ивановичъ Курочка, Тарасъ Ивановичъ Смачненькій, засъдатель Харлампій Кирилловичъ Хлоста; пріъхалъ еще... вотъ позабылъ, право, имя и фамилію... Осипъ... Осипъ... Боже мой, его знаетъ весь Миргородъ! онъ еще, когда говоритъ, то всегда щелкнетъ напередъ пальцемъ и подопрется въ боки... Ну, Богъ съ нимъ! Въ другое время вспомню. Пріѣхалъ и знакомый вамъ паничъ изъ Полтавы. Өомы Григорьевича я не считаю: то уже свой человъкъ. Разговорились всъ (опять нужно вамъ замътить, что у насъ никогда о пустякахъ не бываетъ разговора: я всегда люблю приличные разговоры, чтобы, какъ говорятъ, вмъстъ и услажденіе и назидательность была), -- раз-

сочинения гоголя т. і.

7\*



говорились объ томъ, какъ нужно солить яблоки. Старуха моя начала было говорить, что нужно напередъ хорошенько вымыть яблоки, потомъ намочить въ квасу, а потомъ уже... "Ничего изъ этого не будетъ! подхватилъ полтавецъ, заложивши руку въ гороховый кафтанъ свой и прошедши важнымъ шагомъ по комнатъ: "ничего не будетъ! Прежде всего нужно пересыпать кануперомъ, а потомъ уже"... Ну, я на васъ ссылаюсь, любезные читатели, скажите по совъсти: слышали ли вы когда-нибудь, чтобы яблоки пересыпали кануперомъ? Правда, кладутъ смородинный листъ, нечуй-вътеръ, трилистникъ; но чтобы клали кануперъ... нътъ, я не слыхивалъ объ этомъ, Уже, кажется, лучше моей старухи никто не знаетъ про эти дѣла. Ну, говорите же вы! Нарочно, какъ добраго человѣка, отвелъ я его потихоньку въ сторону: "Слушай, Макаръ Назаровичъ, эй, не смѣши народъ! Ты человѣкъ немаловажный: самъ, какъ говоришь, объдалъ разъ съ губернаторомъ за однимъ столомъ. Ну, скажешь что-нибудь подобное тамъ, въдь тебя же осмъютъ всъ! " Чтожъ бы, вы думали, онъ сказалъ на это?—Ничего! плюнулъ на полъ, взялъ шапку и вышелъ. Хоть бы простился съ кѣмъ, хоть бы кивнулъ кому головою: только слышали мы, какъ подъъхала къ воротамъ телъжка со звонкомъ; сълъ и уъхалъ. И лучше! Не нужно намъ такихъ гостей! Я вамъ скажу, любезные читатели, что хуже нътъ ничего на свътъ, какъ эта знать. Что его дядя былъ когда-то комиссаромъ, такъ и носъ несетъ вверхъ. Да будто комиссаръ такой уже чинъ, что выше нътъ на свътъ? Слава Богу, есть и больше комиссара. Нътъ, не люблю я этой знати. Вотъ вамъ въ примъръ Оома Григорьевичъ; кажется, и не знатный человъкъ, а посмотръть на него: въ лицъ какая-то важность сіяетъ, даже когда станетъ нюхать обыкновенный табакъ, и тогда чувствуещь невольное почтеніе. Въ церкви, когда запоетъ на крылосъ, умиленіе неизобразимое! Растаялъ бы, казалось, весь!.. А тотъ... ну, Богъ съ нимъ! Онъ думаетъ, что безъ его сказокъ и обойтиться нельзя. Вотъ, все-же-таки набралась книжка.

Я, помнится, объщалъ вамъ, что въ этой книжкъ будетъ и моя сказка. И точно, хотълъ было это сдълать, но увидълъ, что для сказки моей нужно, по крайней мъръ, три такихъ книжки. Думалъ было особо напечатать ее, но передумалъ. Въдь я знаю васъ: станете смъяться надъ старикомъ. Нътъ, не хочу! Прощайте! Долго, а, можетъ быть, совсъмъ не увидимся. Да что? въдь вамъ все равно, хоть бы и не было совсъмъ меня на свътъ. Пройдетъ годъ, другой, —и изъ васъ никто послъ не вспомнитъ и не пожалъетъ о старомъ пасичникъ Рудомъ Панькъ.





ослѣдній день передъ Рождествомъ прошелъ. Зимняя, ясная ночь наступила; глянули звѣзды; мѣсяцъ величаво поднялся на небо посвѣтить добрымъ людямъ и всему міру, чтобы всѣмъ было весело колядовать и славить Христа\*).

Морозило сильнѣе, чѣмъ съ утра; но зато такъ было тихо, что скрипъ мороза подъ сапогомъ слышался за полверсты. Еще ни одна толпа парубковъ не показывалась подъ окнами хатъ; мѣсяцъ одинъ только заглядывалъ въ нихъ украдкою, какъ бы вызы-

Замъчание пасичника.

<sup>\*)</sup> Колядовать у насъ называется пъть подъ окнами наканунъ Рождества пъсни, которыя называются колядками. Тому, кто колядуетъ, всегда кинетъ въ мъшокъ хозяйка, или хозяинъ, или кто остается дома, колбасу или хлъбъ, или мъдный грошъ, чъмъ кто богатъ. Говорятъ, что былъ когда-то болванъ Коляда, котораго принимали за Бога, и что будто отъ того пошли и колядки. Кто это знаетъ? Не намъ, простымъ людямъ, объ этомъ толковать. Прошлый годъ отецъ Осипъ запретилъ было колядовать по хуторамъ, говоря, что будто этимъ народъ угождаетъ сатанъ. Однакожъ, если сказать правду, то въ колядкахъ и слова нътъ про Коляду. Поютъ часто про Рождество Христово, а при концъ желаютъ здоровья хозяину, хозяйкъ, дътямъ и всему дому.

вая принаряживавшихся дѣвушекъ выбѣжать скорѣе на скрипучій снѣгъ. Тутъ черезъ трубу одной хаты клубами повалилъ дымъ и пошелъ тучею по небу, и, вмѣстѣ съ дымомъ, поднялась вѣдьма верхомъ на метлѣ.

Если бы въ это время проъзжалъ Сорочинскій засъдатель на тройкъ обывательскихъ лошадей, въ шапкъ съ барашковымъ околышкомъ, сдъланной по манеру уланскому, въ синемъ тулупъ, подбитомъ черными смушками, съ дьявольски сплетенною плетью, которою имъетъ онъ обыкновеніе подгонять своего ямщика, то онъ върно бы примътилъ ее, потому что отъ Сорочинскаго засъдателя ни одна въдьма на свътъ не ускользнетъ. Онъ знаетъ наперечетъ, сколько у каждой бабы свинья мечетъ поросятъ, и сколько въ сундукъ лежитъ полотна, и что именно изъ своего платья и хозяйства заложитъ добрый человъкъ, въ воскресный день, въ шинкъ. Но Сорочинскій засъдатель не проъзжалъ, да и какое ему дъло до чужихъ, — у него своя волость. А въдьма между тъмъ поднялась такъ высоко, что однимъ только чернымъ пятнышкомъ мелькала вверху. Но гдъ ни показывалось пятнышко, тамъ звъзды, одна за другою, пропадали на небъ. Скоро въдьма набрала ихъ полный рукавъ. Три или четыре еще блестъли. Вдругъ, съ противной стороны, показалось другое пятнышко, увеличилось, стало растягиваться, и уже было не пятнышко. Близорукій, хотя бы надълъ на носъ, вмъсто очковъ, колеса съ комиссаровой брички, и тогда бы не распозналъ, что это такое. Спереди совершенно нѣмецъ\*): узенькая, безпрестанно вертъвшаяся и нюхавшая все, что ни попадалось, мордочка оканчивалась, какъ и у нашихъ свиней, кругленькимъ пятачкомъ; ноги были такъ тонки, что если бы такія имълъ Яресковскій голова, то онъ переломалъ бы ихъ въ первомъ козачкъ. Но зато сзади онъ былъ настоящій губернскій стряпчій въ мундиръ, потому что у него висълъ хвостъ, такой острый и длинный, какъ теперешнія мундирныя фалды; только развъ по козлиной бородъ подъ мордой, по небольшимъ рожкамъ, торчавшимъ на головъ, и что весь былъ не бълъе трубочиста, можно было догадаться, что онъ не нѣмецъ и не губернскій стряпчій, а просто чортъ, которому послѣдняя ночь осталась шататься по бълому свъту и выучивать гръхамъ добрыхъ людей. Завтра же, съ первыми колоколами къ заутренѣ, побѣжитъ онъ безъ оглядки, поджавши хвостъ, въ свою берлогу.



<sup>\*)</sup> Нъмцемъ называютъ у насъ всякаго, кто только изъ чужой земли, хоть будь онъ французъ, или цесарецъ, или шведъ---все нъмецъ.

Между тъмъ чортъ крался потихоньку къ мъсяцу и уже протянулъ было руку схватить его; но вдругъ отдернулъ ее назадъ, какъ бы обжегшись, пососалъ пальцы, заболталъ ногою и забъжалъ съ другой стороны, и снова отскочилъ и отдернулъ руку. Однакожъ, несмотря на всъ неудачи, хитрый чортъ не оставилъ своихъ проказъ. Подбѣжавши, вдругъ схватилъ онъ объими руками мъсяцъ: кривляясь и дуя, перекидывалъ его изъ одной руки въ другую, какъ мужикъ, доставшій голыми руками огонь для своей люльки; наконецъ, поспъшно спряталъ въ карманъ и, какъ будто ни въ чемъ не бывало, побъжалъ далъе.

Въ Диканькѣ никто не слышалъ, какъ чортъ укралъ мѣсяцъ. Правда, волостной писарь, выходя на четверенькахъ изъ шинка, видълъ, что мъсяцъ, ни съ того, ни съ сего, танцовалъ на небъ, и увърялъ съ божбою въ томъ все село; но міряне качали головами и даже подымали его на смъхъ. Но какая же была причина ръшиться чорту на такое беззаконное дѣло? А вотъ какая: онъ зналъ, что богатый козакъ Чубъ приглашенъ дьякомъ на кутью, гдъ будутъ: голова, пріъхавшій изъ архіерейской півческой родичъ дьяка, въ синемъ сюртукъ, бравшій самаго низкаго баса, козакъ Свербыгузъ и еще кое-кто; гдъ, кромъ кутьи, будетъ варенуха, перегонная на шафранъ водка и много всякаго съъстного. А между тъмъ его дочка, красавица на всемъ селѣ, останется дома, а къ дочкѣ, навърное, придетъ кузнецъ, силачъ и дътина хоть куда, который чорту былъ противнъе проповъдей отца Кондрата. Въ досужее отъ дълъ время кузнецъ занимался малеваніемъ и слылъ лучшимъ живописцемъ во всемъ околоткъ. Самъ, еще тогда здравствовавшій, сотникъ Л....ко вызывалъ его нарочно въ Полтаву выкрасить досчатый заборъ около его дома. Всъ миски, изъ которыхъ диканьскіе козаки хлебали борщъ, были размалеваны кузнецомъ. Кузнецъ былъ богобоязливый человъкъ и писалъ часто образа святыхъ: и теперь еще можно найти въ Т... церкви его евангелиста Луку. Но торжествомъ его искусства была одна картина, намалеванная на стънъ церковной въ правомъ притворъ, на которой изобразилъ онъ святого Петра въ день страшнаго суда, съ ключами въ рукахъ, изгонявшаго изъ ада злого духа: испуганный чортъ метался во всъ стороны, предчувствуя свою погибель, а заключенные прежде гръшники били и гоняли его кнутами, полънами и всъмъ, чъмъ ни попало. Въ то время, когда живописецъ трудился надъ этою картиною и писалъ ее на большой деревянной доскъ, чортъ всъми силами старался мъшать ему: толкалъ невидимо подъ руку, подымалъ изъ горнила въ кузницѣ

золу и обсыпалъ ею картину; но, несмотря на все, работа была кончена, доска внесена въ церковь и вдѣлана въ стѣну притвора, и съ той поры чортъ поклялся мстить кузнецу.

Одна только ночь оставалась ему шататься на бѣломъ свѣтѣ; но и въ эту ночь онъ выискивалъ чѣмъ-нибудь выместить на кузнецѣ свою злобу. И для этого рѣшился украсть мѣсяцъ, въ той надеждѣ, что старый Чубъ лѣнивъ и не легокъ на подъемъ, къ дьяку же отъ избы не такъ близко: дорога шла по заселамъ мимо мельницъ, мимо кладбища, огибала оврагъ. Еще при мѣсячной ночи варенуха и водка, настоянная на шафранѣ, могла бы заманить Чуба; но въ такую темноту врядъ ли бы удалось кому стащить его съ печки и вызвать изъ хаты. А кузнецъ, который былъ издавна не въ падахъ съ нимъ, при немъ ни за что не отважится идти къ дочкѣ, несмотря на свою силу.

Такимъ-то образомъ, какъ только чортъ спряталъ въ карманъ свой мъсяцъ, вдругъ по всему міру сдълалось такъ темно, что не всякій бы нашелъ дорогу къ шинку, не только къ дьяку. Въдьма, увидъвши себя вдругъ въ темнотъ, вскрикнула. Тутъ чортъ, подъъхавши мелкимъ бъсомъ, подхватилъ ее подъ руку и пустился нашептывать на ухо то самое, что всему женскому роду. обыкновенно нашептываютъ устроено на нашемъ свътъ! Все, что ни живетъ въ немъ, все силится перенимать и передразнивать одинъ другого. Прежде, бывало, въ Миргородъ одинъ судья да городничій хаживали зимою въ крытыхъ сукномъ тулупахъ, а все мелкое чиновничество носило просто нагольные: теперь же и засъдатель, и подкоморій отсмолили себъ новыя шубы изъ ръшетиловскихъ смушекъ съ суконною покрышкою. Канцеляристъ и волостной писарь третьяго года взяли синей китайки по шести гривенъ аршинъ. Пономарь сдѣлалъ себѣ нанковыя на лѣто шаровары и жилетъ изъ полосатаго гаруса. Словомъ, все лѣзетъ въ люди! Когда это люди не будутъ суетны! Можно побиться объ закладъ, что многимъ покажется удивительно видъть чорта, пустившагося и себъ туда же. Досаднъе всего то, что онъ, върно, воображаетъ себя красавцемъ, между тъмъ какъ фигура взглянуть совъстно. Рожа, какъ говоритъ Оома Григорьевичъ, мерзость-мерзостью, однакожъ, и онъ строитъ любовныя куры! Но на небъ и подъ небомъ такъ сдълалось темно, что ничего нельзя уже было видъть, что происходило далъе между ними.

"Такъ ты, кумъ, еще не былъ у дьяка въ новой хатѣ?" говорилъ козакъ Чубъ, выходя изъ дверей своей избы, сухощавому, высокому, въ короткомъ тулупѣ, мужику съ обросшею



бородою, показывавшею, что уже болье двухъ недъль не прикасался къ ней обломокъ косы, которымъ обыкновенно мужики бреютъ свою бороду, за неимѣніемъ бритвы. "Тамъ теперь будетъ добрая попойка!" продолжалъ Чубъ, осклабивъ при этомъ свое лицо. "Какъ бы только намъ не опоздать!"

При семъ Чубъ поправилъ свой поясъ, перехватывавшій плотно его тулупъ, нахлобучилъ кръпче свою шапку, стиснулъ въ рукъ кнутъ-страхъ и грозу докучливыхъ собакъ; но, взглянувъ вверхъ, остановился... "Что за дьяволъ! Смотри! смотри, Панасъ!"...

- "Что?" произнесъ кумъ и поднялъ свою голову также вверхъ.
  - "Какъ, что? Мѣсяца нѣтъ!"
  - ,Что за пропасть! Въ самомъ дѣлѣ, нѣтъ мѣсяца".
- "То-то, что нътъ!" выговорилъ Чубъ съ нъкоторою досадою на неизмѣнное равнодушіе кума. "Тебѣ, небось, и нужды нѣтъ."
  - "А что мнѣ дѣлать?"
- "Надобно же было," продолжалъ Чубъ, утирая рукавомъ усы, "какому-то дьяволу—чтобъ ему не довелось, собакъ, поутру рюмки водки выпить!--вмѣшаться... Право, какъ будто на смъхъ... Нарочно, сидъвши въ хатъ, глядълъ въ окно: ночь чудо! Свътло, снъгъ блещетъ при мъсяцъ; все было видно, какъ днемъ. Не успълъ выйти за дверь, и вотъ, хоть глазъ выколи! Чтобъ ему переломались объ черствый гречаникъ всѣ зубы!"

Чубъ долго еще ворчалъ и бранился, а между тъмъ, въ то же время, раздумывалъ, на что бы рѣшиться. Ему до смерти хотълось покалякать о всякомъ вздоръ у дьяка, гдъ, безъ всякаго сомнънія, сидълъ уже и голова, и пріъзжій басъ, и дегтярь Микита, ѣздившій черезъ каждыя двѣ недѣли въ Полтаву на торги и отпускавшій такія штуки, что всь міряне брались за животы со смѣху. Уже видѣлъ Чубъ мысленно стоявшую на столъ варенуху. Все это было заманчиво, правда; но темнота ночи напомнила ему о той лѣни, которая такъ мила всъмъ козакамъ. Какъ бы хорошо теперь лежать, поджавши подъ себя ноги, на лежанкъ, курить спокойно люльку и слушать сквозь упоительную дремоту колядки и пъсни веселыхъ парубковъ и дъвушекъ, толпящихся кучами подъ окнами! Онъ бы, безъ всякаго сомнѣнія, рѣшился на послѣднее, если бы былъ одинъ; но теперь обоимъ не такъ скучно и страшно идти темною ночью, да и не хотълось таки показаться передъ другими лънивымъ или трусливымъ. Окончивши побранки, обратился онъ снова къ куму.

- "Такъ нѣтъ, кумъ, мѣсяца?"
- "Нѣтъ."
- "Чудно, право! А дай понюхать табаку! У тебя, кумъ, славный табакъ! Гдъ ты берешь его?"

"Кой чортъ, славный!" отвъчалъ кумъ, закрывая берестовую тавлинку, исколотую узорами: "старая курица не чихнетъ! "

"Я помню", продолжалъ все такъ же Чубъ; "мнъ покойный шинкарь Зузуля разъ привезъ табаку изъ Нъжина. Эхъ, табакъ былъ! Добрый табакъ былъ! Такъ что же, кумъ, какъ намъ быть? Вѣдь темно на дворѣ".

"Такъ, пожалуй, останемся дома", произнесъ кумъ, ухватясь за ручку двери.

Если бы кумъ не сказалъ этого, то Чубъ навърно бы ръшился остаться; но теперь его какъ будто что-то дергало идти наперекоръ. "Нътъ, кумъ, пойдемъ! Нельзя, нужно идти!"

Сказавши это, онъ уже и досадовалъ на себя, что сказалъ. Ему было очень непріятно тащиться въ такую ночь, но его утъшало то, что онъ самъ нарочно этого захотълъ и сдълалътаки не такъ, какъ ему совътовали.

Кумъ, не выразивъ на лицъ своемъ ни малъйшаго движенія досады, какъ человъкъ, которому ръшительно все равно, сидъть ли дома, или тащиться изъ дому, осмотрълся, почесалъ палочкой батога свои плечи, — и два кума отправились въ дорогу.

Теперь посмотримъ, что дълаетъ, оставшись одна, красавица-дочка. Оксанъ не минуло еще и семнадцати лътъ, какъ во всемъ почти свътъ, и по ту сторону Диканьки, и по эту сторону Диканьки, только и ръчей было, что про нее. Парубки гуртомъ провозгласили, что лучшей дѣвки и не было еще никогда, и не будетъ никогда на селъ. Оксана знала и слышала все, что про нее говорили, и была капризна, какъ красавица. Если бы она ходила не въ плахтъ и запаскъ, а въ какомъ-нибудь капотъ, то разогнала бы всъхъ своихъ дъвокъ. Парубки гонялись за нею толпами; но потерявши терпѣніе, мало-по-малу своенравную красавицу и обращаоставляли лись къ другимъ, не такъ избалованнымъ. Одинъ только кузнецъ былъ упрямъ и не оставлялъ своего волокитства, несмотря на то, что и съ нимъ поступали ничуть не лучше, чѣмъ съ другими. По выходѣ отца своего, Оксана долго еще принаряжалась и жеманилась передъ небольшимъ, въ оловянныхъ рамкахъ, зеркаломъ и не могла налюбоваться собою.

"Что людямъ вздумалось разславлять, будто я хороша?" говорила она, какъ бы разсѣянно, для того только, чтобы объ



чемъ-нибудь поболтать съ собою. "Лгутъ люди, я совсѣмъ не хороша!"

Но мелькнувшее въ зеркалѣ свѣжее, живое, въ дѣтской юности лицо, съ блестящими черными очами и невыразимо пріятной усмѣшкой, прожигавшей душу, вдругъ доказало противное.

"Развѣ черныя брови и очи мои", продолжала красавица, не выпуская зеркала: "такъ хороши, что уже равныхъ имъ нѣтъ и на свѣтѣ? Что тутъ хорошаго въ этомъ вздернутомъ кверху носѣ? и въ щекахъ? и въ губахъ? Будто хороши мои черныя косы? Ухъ, ихъ можно испугаться вечеромъ: онѣ какъ длинныя змѣи, перевились и обвились вокругъ моей головы. Я вижу теперь, что я совсѣмъ не хороша!" И, отодвигая нѣсколько подалѣе отъ себя зеркало, вскрикнула: "Нѣтъ, хороша я! Ахъ, какъ хороша! Чудо! Какую радость принесу я тому, чьей буду женою! Какъ будетъ любоваться мною мой мужъ! Онъ не вспомнитъ себя отъ радости. Онъ зацѣлуетъ меня на смерть."

"Чудная дъвка!" прошепталъ вошедшій тихо кузнецъ. "И хвастовства у нея мало! Съ часъ стоитъ, глядясь въ зеркало, и не наглядится, и еще хвалитъ себя вслухъ!"

"Да, парубки, вамъ ли чета я? Вы поглядите на меня", продолжала хорошенькая кокетка: "какъ я плавно выступаю; у меня сорочка шита краснымъ шелкомъ. А какія ленты на головѣ! Вамъ вѣкъ не увидать богаче галуна! Все это накупилъмнѣ отецъ мой для того, чтобы на мнѣ женился самый лучшій молодецъ на свѣтѣ". И, усмѣхнувшись, поворотилась она въ другую сторону и увидѣла кузнеца...

Вскрикнула и сурово остановилась передъ нимъ.

Кузнецъ и руки опустилъ.

Трудно разсказать, что выражало смугловатое лицо чудной дѣвушки: и суровость въ немъ была видна, и сквозь суровость какая-то издѣвка надъ смутившимся кузнецомъ, и едва замѣтная краска досады тонко разливалась по лицу; и все это такъ смѣшалось и такъ было неизобразимо-хорошо, что расцѣловать ее милліонъ разъ—вотъ все, что можно было сдѣлать тогда наилучшаго.

"Зачѣмъ ты пришелъ сюда?" такъ начала говорить Оксана. "Развѣ хочется, чтобы я выгнала тебя за дверь лопатою? Вы всѣ мастера подъѣзжать къ намъ. Вмигъ пронюхаете, когда отцовъ нѣтъ дома. О, я знаю васъ! Что, сундукъ мой готовъ?"

"Будетъ готовъ, мое серденько, послъ праздника будетъ готовъ. Если бы ты знала, сколько возился около него: двъ ночи не выходилъ изъ кузницы. Зато ни у одной поповны



Generated on 2023-04-03 15:39 GMT / https://hdl.handle.net/2027/mdp.39015010222191 Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access\_use#pd-us-google

не будетъ такого сундука. Желъзо на оковку положилъ такое, какого не клалъ въ сотникову таратайку, когда ходилъ на работу въ Полтаву. А какъ будетъ расписанъ! Хоть весь околотокъ выходи своими бъленькими ножками, не найдешь такого! По всему полю будутъ раскиданы красные и синіе цвъты. Горъть будетъ, какъ жаръ. Не сердись же на меня! Позволь хоть поговорить, хоть поглядать на тебя! "

"Кто-жъ тебъ запрещаетъ? Говори и гляди!"

Тутъ сѣла она на лавку и снова взглянула въ зеркало и стала поправлять на головъ свои косы. Взглянула на шею, на новую сорочку, вышитую шелкомъ, и тонкое чувство самодовольствія выразилось на устахъ, на свѣжихъ ланитахъ и отсвътилось въ очахъ.

"Позволь и мит стсть возлт тебя!" сказалт кузнецт.

"Садись", проговорила Оксана, сохраняя въ устахъ и въ довольныхъ очахъ то же самое чувство.

· "Чудная, ненаглядная Оксана, позволь поцѣловать тебя!" произнесъ ободренный кузнецъ и прижалъ ее къ себъ, въ намъреніи схватить поцълуй. Но Оксана отклонила свои щеки, находившіяся уже на непримътномъ разстояніи отъ губъ кузнеца и оттолкнула его. — "Чего тебъ еще хочется? Ему, когда медъ, такъ и ложка нужна! Поди прочь, у тебя руки жестче жельза. Да и самъ ты пахнешь дымомъ. Я думаю, меня всю обмаралъ своею сажею".

Тутъ она поднесла зеркало и снова начала передъ нимъ охорашиваться.

"Не любитъ она меня!" думалъ про себя, повѣся голову, кузнецъ. "Ей все игрушки; а я стою передъ нею, какъ дуракъ, и очей не свожу съ нея. И все бы стоялъ передъ нею, и въкъ бы не сводилъ съ нея очей! Чудная дъвка! Чего бы я не далъ, чтобы узнать, что у нея на сердцѣ, кого она любитъ. Но нътъ, ей и нужды нътъ ни до кого. Она любуется сама собою; мучитъ меня бъднаго, а я за грустью не вижу свъта. А я ее такъ люблю, какъ ни одинъ человъкъ на свътъ не любилъ и не будетъ никогда любить".

"Правда ли, что твоя мать вѣдьма?" произнесла Оксана и засмѣялась; и кузнецъ почувствовалъ, что внутри его все засмъялось. Смъхъ этотъ какъ будто разомъ отозвался въ сердцъ и въ тихо встрепенувшихся жилахъ, и за всъмъ тъмъ досада запала въ его душу, что онъ не во власти расцъловать такъ пріятно засмѣявшееся лицо.

"Что мнѣ до матери? ты у меня мать и отецъ, и все, что ни есть дорогого на свътъ. Если-бъ меня призвалъ царь и сказалъ: "Кузнецъ Вакула, проси у меня всего, что ни есть



Generated on 2023-04-03 15:39 GMT / https://hdl.handle.net/2027/mdp.39015010222191 Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access\_use#pd-us-google

лучшаго въ моемъ царствѣ, все отдамъ тебѣ. Прикажу тебѣ сдѣлать золотую кузницу, и станешь ты ковать серебряными молотами".—"Не хочу", сказалъ бы я царю, "ни каменьевъ дорогихъ, ни золотой кузницы, ни всего твоего царства: дай мнѣ лучше мою Оксану!"

"Видишь, какой ты! Только отецъ мой самъ не промахъ. Увидишь, когда онъ не женится на твоей матери!" проговорила, лукаво усмъхнувшись, Оксана. "Однакожъ, дъвчата не приходятъ... Чтобъ это значило? Давно уже пора колядовать, мнъ становится скучно".

"Богъ съ ними, моя красавица!"

"Какъ бы не такъ! Съ ними, върно, придутъ парубки. Тутъ-то пойдутъ балы. Воображаю, какихъ наговорятъ смъшныхъ исторій!"

"Такъ тебъ весело съ ними?"

"Да ужъ веселѣе, чѣмъ съ тобою. А! кто-то стукнулъ; вѣрно, дѣвчата съ парубками".

"Чего мнѣ больше ждать?" говорилъ самъ съ собою кузнецъ. "Она издѣвается надо мною. Ей я столько же дорогъ, какъ перержавѣвшая подкова. Но если-жъ такъ, не достанется по крайней мѣрѣ другому посмѣяться надо мною. Пусть только я навѣрное замѣчу, кто ей нравится болѣе моего, я отучу"...

Стукъ въ дверь и рѣзко зазвучавшій на морозѣ голосъ: "отвори!" прервалъ его размышленія.

"Постой, я самъ отворю", сказалъ кузнецъ и вышелъ въ сѣни, въ намѣреніи отломать съ досады бока первому попавшемуся человѣку.

Морозъ увеличился, и вверху такъ сдѣлалось холодно, что чортъ перепрыгивалъ съ одного копытца на другое и дулъ себѣ въ кулакъ, желая сколько-нибудь отогрѣть мерзнувшія руки. Не мудрено, однакожъ, и озябнуть тому, кто толкался отъ утра до утра въ аду, гдѣ, какъ извѣстно, не такъ холодно, какъ у насъ зимою, и гдѣ, надѣвши колпакъ и ставши передъ очагомъ, будто въ самомъ дѣлѣ кухмистеръ, поджаривалъ онъ грѣшниковъ съ такимъ удовольствіемъ, съ какимъ обыкновенно баба жаритъ на Рождество колбасу.

Вѣдьма сама почувствовала, что холодно, несмотря на то, что была тепло одѣта; и потому, поднявши руки кверху, отставила ногу и, приведши себя въ такое положеніе, какъ человѣкъ, летящій на конькахъ, не сдвинувшись ни однимъ суставомъ, спустилась по воздуху, будто по ледяной покатой горѣ, и прямо въ трубу.



Чортъ такимъ же порядкомъ отправился вслъдъ за нею. Но такъ какъ это животное проворнъе всякаго франта въ чулкахъ, то не мудрено, что онъ наъхалъ при самомъ входъ въ трубу на шею своей любовницы, и оба очутились въ просторной печкъ между горшками.

Путешественница отодвинула потихоньку заслонку, поглядъть, не назвалъ ли сынъ ея Вакула въ хату гостей; но, увидъвши, что никого не было, выключая только мъшки, которые лежали посереди хаты, вылъзла изъ печи, скинула теплый кожухъ, оправилась, и никто бы не могъ узнать, что она за минуту назадъ вздила на метлв.

Мать кузнеца Вакулы имъла отъ роду не больше сорока лътъ. Она была ни хороша, ни дурна собою. Трудно и быть хорошею въ такіе годы. Однакожъ, она такъ умѣла причаровать къ себъ самыхъ степенныхъ козаковъ (которымъ, не мъшаетъ между прочимъ замътить, мало было нужды до красоты), что къ ней хаживалъ и голова, и дьякъ Осипъ Никифоровичъ (конечно, если дьячихи не было дома), и козакъ Корній Чубъ, и козакъ Касьянъ Свербыгузъ. И, къ чести ея сказать, она умъла искусно обходиться съ ними: ни одному изъ нихъ и въ умъ не приходило, что у него есть соперникъ. Шелъ ли набожный мужикъ, или дворянинъ, какъ называютъ себя козаки, одътый въ кобенякъ съ видлогою, въ воскресенье въ церковь, или, если дурная погода, въ шинокъ, --- какъ не зайти къ Солохъ, не поъсть жирныхъ съ сметаною варениковъ и не поболтать въ теплой избъ съ говорливой и угодливой хозяйкой? И дворянинъ нарочно для этого давалъ большой крюкъ, прежде чъмъ достигалъ шинка, и называлъ это--заходить по дорогъ. А пойдетъ ли, бывало, Солоха, въ праздникъ, въ церковь, надъвши яркую плахту съ китайчатою запаскою, а сверхъ ея синюю юбку, на которой сзади нашиты были золотые усы, и станетъ прямо близь праваго крылоса, то дьякъ уже, вѣрно, закашливался и прищуривалъ невольно въ ту сторону глаза; голова гладилъ усы, заматывалъ за ухо оселедецъ и говорилъ стоявшему близь его сосъду: "Эхъ, добрая баба! чортъ-баба! Солоха кланялась каждому, и каждый думаять, что она кланяется ему одному.

Но охотникъ мъшаться въ чужія дъла тотчасъ бы замътилъ, что Солоха была привътливъе всего съ козакомъ Чубомъ. Чубъ былъ вдовъ. Восемь скирдъ хлѣба всегда стояли передъ его хатою. Двъ пары дюжихъ воловъ всякій разъ высовывали свои головы изъ плетенаго сарая на улицу и мычали, когда завидывали шедшую куму-корову, или толстаго быка. Бородатый козелъ взбирался на самую крышу



и дребезжалъ оттуда ръзкимъ голосомъ, какъ городничій, дразня выступавшихъ по двору индъекъ и оборачиваясь закогда завидывалъ своихъ непріятелей — мальчищекъ, издъвавшихся надъ его бородою. Въ сундукахъ у Чуба водилось много полотна, жупановъ и старинныхъ кунтушей съ золотыми галунами: покойная жена его была щеголиха. Въ огородъ, кромъ маку, капусты, подсолнечниковъ, засъвалось еще каждый годъ двъ нивы табаку. Все это Солоха находила не лишнимъ присоединить къ своему хозяйству, заранъе размышляя о томъ, какой оно приметъ порядокъ, когда перейдетъ въ ея руки, и удвоивала благосклонность къ старому Чубу. А чтобы какимъ-нибудь образомъ сынъ ея Вакула не подъвхалъ къ его дочери и не успвлъ прибрать всего себв, и тогда бы, навърно, не допустилъ ее мъшаться ни во что, она прибъгнула къ обыкновенному средству всъхъ сорокалътнихъ кумушекъ—ссорить, какъ можно чаще, Чуба съ кузнецомъ. Можетъ быть, эти самыя хитрости и смътливость ея были виною, что кое-гдъ начали поговаривать старухи, особливо, когда выпивали гдъ-нибудь на веселой сходкъ лишнее, что Солоха точно въдьма; что парубокъ Кизяколупенко видълъ у нея сзади хвостъ, величиною не болъе бабьяго веретена; что она еще въ позапрошлый четвергъ черною кошкою перебъжала дорогу; что къ попадьъ разъ прибъжала свинья, закричала пѣтухомъ, надѣла на голову шапку отца Кондрата и убъжала назадъ.

Случилось, что тогда, когда старушки толковали объ этомъ, Тымишъ пришелъ какой-то коровій пастухъ Коростявый. Онъ не преминулъ разсказать, какъ лътомъ, передъ самыми петровками, когда онъ легъ спать въ хлѣву, подмостивши подъ голову солому, видълъ собственными глазами, что въдьма, съ распущенною косою, въ одной рубашкѣ, начала доить коровъ, а онъ не могъ пошевельнуться, — такъ былъ околдованъ, и помазала его губы чѣмъ-то такимъ гадкимъ, что онъ плевалъ послѣ того цѣлый день. Но все это что-то сомнительно, потому что одинъ только Сорочинскій засъдатель можетъ увидъть въдьму. И оттого всъ именитые козаки махали руками, когда слышали такія ръчи. "Брешутъ, сучи бабы!" бывалъ обыкновенный отвътъ ихъ.

Вылъзши изъ печки и оправившись, Солоха, какъ добрая хозяйка, начала убирать и ставить все къ своему мѣсту; но мъшковъ не тронула: "это Вакула принесъ, пусть же самъ и вынесетъ! "Чортъ, между тъмъ, когда еще влеталъ въ трубу, какъ-то нечаянно оборотившись, увидълъ Чуба, объ руку съ кумомъ, уже далеко отъ избы. Вмигъ вылетълъ онъ изъ печки,



перебѣжалъ имъ дорогу и началъ разрывать со всѣхъ сторонъ кучи замерзшаго снѣгу. Поднялась метель. Въ воздухѣ забѣлѣло. Снѣгъ метался взадъ и впередъ сѣткою и угрожалъ залѣпить глаза, ротъ и уши пѣшеходамъ. А чортъ улетѣлъ снова въ трубу, въ твердой увѣренности, что Чубъ возвратится съ кумомъ назадъ, застанетъ кузнеца и, навѣрное, отпочтуетъ его такъ, что онъ долго будетъ не въ силахъ взять въ руки кисть и малевать обидныя карикатуры.

Въ самомъ дѣлѣ, едва только поднялась мятель, и вѣтеръ сталъ рѣзать прямо въ глаза, какъ Чубъ уже изъявилъ раскаяніе и, нахлобучивая глубже на голову капелюхи, угощалъ побранками себя, чорта и кума. Впрочемъ, эта досада была притворная. Чубъ очень радъ былъ поднявшейся метели. До дьяка еще оставалось въ восемь разъ больше того разстоянія, которое они прошли. Путешественники поворотили назадъ. Вѣтеръ дулъ въ затылокъ, но сквозь метущій снѣгъ ничего не было видно.

"Стой, кумъ! мы, кажется, не туда идемъ", сказалъ, немного отошедши, Чубъ. "Я не вижу ни одной хаты. Эхъ, какая метель! Свороти-ка ты, кумъ, немного въ сторону,—не найдешь ли дороги, а я тъмъ временемъ поищу здъсь. Дернетъ же нечистая сила таскаться по такой вьюгъ. Не забудь закричать, когда найдешь дорогу. Экъ, какую кучу снъга напустилъ въ очи сатана!"

Дороги, однакожъ, не было видно. Кумъ, отошедши въ сторону, бродилъ въ длинныхъ сапогахъ взадъ и впередъ и, наконецъ, набрелъ прямо на шинокъ. Эта находка такъ его обрадовала, что онъ позабылъ все и, стряхнувши съ себя снъгъ, вошелъ въ съни, нимало не безпокоясь объ оставшемся на улицъ кумъ. Чубу показалось между тъмъ, что онъ нашелъ дорогу. Остановившись, принялся онъ кричать во все горло, но, видя, что кумъ не является, ръшился итти самъ. Немного пройдя, увидълъ онъ свою хату. Сугробы снъгу лежали около нея и на крышъ. Хлопая озябшими на холодъ руками, принялся онъ стучать въ дверь и кричать повелительно своей дочери отпереть ее.

"Чево тебъ тутъ нужно?" сурово закричалъ вышедшій кузнецъ.

Чубъ, узнавши голосъ кузнеца, отступилъ нѣсколько назадъ. "Э, нѣтъ, это не моя хата", говорилъ онъ про себя: "въ мою хату не забредетъ кузнецъ. Опять же, если присмотрѣться хорошенько, то и не кузнецова. Чья бы была эта хата? Вотъ



на! не распозналъ! Эта хата хромого Левченка, который недавно женился на молодой женъ. У него одного только хата похожа на мою. То-то мнѣ показалось и сначала немного чудно, что такъ скоро пришелъ домой. Однакожъ, Левченко сидитъ теперь у дьяка, это я знаю. Зачъмъ же кузнецъ?.. Э, ге, ге, ге! онъ ходитъ къ его молодой женъ. Вотъ какъ! Хорошо!.. Теперь я все понялъ ...

"Кто ты такой и зачъмъ таскаешься подъ дверями?" произнесъ кузнецъ суровъе прежняго и подойдя ближе.

"Нѣтъ, не скажу ему, кто я", подумалъ Чубъ: "чего добраго, еще приколотитъ проклятый выродокъ! "И перемѣнивъ голосъ, отвъчалъ: "Это я, человъкъ добрый! Пришелъ вамъ на забаву поколядовать немного подъ окнами".

"Убирайся къ чорту съ своими колядками!" сердито закричалъ Вакула. "Что-жъ ты стоишь? Слышишь! Убирайся сей же часъ вонъ! "

Чубъ самъ уже имълъ это благоразумное намъреніе; но ему досадно показалось, что принужденъ слушаться приказаній кузнеца. Казалось, какой-то злой духъ толкалъ его подъ руку и вынуждалъ сказать что-нибудь наперекоръ. "Что-жъ ты въ самомъ дълъ такъ раскричался? произнесъ онъ тъмъ же голосомъ. "Я хочу колядовать, да и полно!"

"Эге! да ты, какъ вижу, отъ словъ не уймешься!" Вслъдъ за сими словами Чубъ почувствовалъ пребольной ударъ въ плечо.

"Да вотъ это ты, какъ я вижу, начинаешь уже драться!" произнесъ онъ, немного отступая.

"Пошелъ, пошелъ!" кричалъ кузнецъ, наградивъ Чуба другимъ толчкомъ.

"Что жъ ты!" произнесъ Чубъ такимъ голосомъ, въ которомъ изображалась и боль, и досада, и робость. "Ты, я вижу, не въ шутку дерешься, и еще больно дерешься!"

"Пошелъ, пошелъ!" закричалъ кузнецъ и захлопнулъ дверь.

"Смотри, какъ расхрабрился!" говорилъ Чубъ, оставшись одинъ на улицъ. "Попробуй, подойди! Вишь какой! Вотъ большая цаца. Ты думаешь, я на тебя суда не найду? Нѣтъ, голубчикъ, я пойду, и пойду прямо до комиссара. Ты у меня будешь знать! Я не посмотрю, что ты кузнецъ и маляръ. Однакожъ, посмотръть на спину и плечи: я думаю, синія пятна есть. Должно-быть, больно поколотилъ вражій сынъ. Жаль, что холодно и не хочется скидать кожуха. Постой ты, бъсовскій кузнецъ, чтобъ чортъ поколотилъ и тебя, и твою кузницу: ты у меня напляшешься! Вишь, проклятый шибе-



никъ! Однакожъ, вѣдь теперь его нѣтъ дома. Солоха, думаю, сидитъ одна. Гм... Оно вѣдь недалеко отсюда,—пойти бы! Время теперь такое, что насъ никто не застанетъ. Можетъ, и того будетъ можно... Вишь, какъ больно поколотилъ проклятый кузнецъ!"

Тутъ Чубъ, почесавъ свою спину, отправился въ другую сторону. Пріятность, ожидавшая его впереди, при свиданіи съ Солохою, умаляла немного боль и дѣлала нечувствительнымъ и самый морозъ, который трещалъ по всѣмъ улицамъ, не заглушаемый свистомъ вьюги. По временамъ на лицѣ его, котораго бороду и усы метель намылила снѣгомъ проворнѣе всякаго цирюльника, тирански хватающаго за носъ свою жертву, показывалась полусладкая мина. Но если бы, однакожъ, снѣгъ не крестилъ взадъ и впередъ всего передъ глазами, то долго еще можно было бы видѣть, какъ Чубъ останавливался, почесывалъ спину, произносилъ: "Больно поколотилъ проклятый кузнецъ!" и снова отправлялся въ путь.

Въ то время, когда проворный франтъ съ хвостомъ и козлиною бородою леталъ изъ трубы и потомъ снова въ трубу, висѣвшая у него на перевязи при боку лядунка, въ которую онъ спряталъ украденный мѣсяцъ, какъ-то нечаянно зацѣпившись въ печкѣ, растворилась, и мѣсяцъ, пользуясь этимъ случаемъ, вылетѣлъ черезъ трубу Солохиной хаты и плавно поднялся по небу. Все освѣтилось. Метели какъ не бывало. Снѣгъ загорѣлся широкимъ серебрянымъ полемъ и весь осыпался хрустальными звѣздами. Морозъ какъ бы потеплѣлъ. Толпы парубковъ и дѣвушекъ показались съ мѣшками. Пѣсни зазвенѣли, и подъ рѣдкою хатою не толпились колядующіе.

Чудно блещетъ мѣсяцъ! Трудно разсказать, какъ хорошо потолкаться въ такую ночь между кучею хохочущихъ и поющихъ дѣвушекъ и между парубками, готовыми на всѣ шутки и выдумки, какія можетъ только внушить весело смѣющаяся ночь. Подъ плотнымъ кожухомъ тепло; отъ мороза еще живѣе горятъ щеки, а на шалости самъ лукавый подталкиваетъ сзади.

Кучи дѣвушекъ съ мѣшками вломились въ хату Чуба, окружили Оксану. Крикъ, хохотъ, разсказы оглушили кузнеца, Всѣ наперерывъ спѣшили разсказать красавицѣ что-нибудь новое, выгружали мѣшки и хвастались паляницами, колбасами, варениками, которыхъ успѣли уже набрать довольно за свои колядки. Оксана, казалось, была въ совершенномъ удовольствіи и радости, болтала то съ той, то съ другой, и хохотала безъ умолку.



Generated on 2023-04-03 15:40 GMT / https://hdl.handle.net/2027/mdp.39015010222191 Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access\_use#pd-us-google

Съ какой-то досадой и завистью глядълъ кузнецъ на такую веселость и на этотъ разъ проклиналъ колядки, хотя самъбывалъ отъ нихъ безъ ума.

"Эй Одарка!" сказала веселая красавица, оборотившись къ одной изъ дъвушекъ: "у тебя новые черевики. Ахъ, какіе хорошіе! и съ золотомъ! Хорошо тебъ, Одарка, у тебя есть такой человъкъ, который все тебъ покупаетъ, а мнъ некому достать такіе славные черевички."

"Не тужи, моя ненаглядная Оксана!" подхватилъ кузнецъ: "я тебъ достану такіе черевики, какіе ръдкая панночка носитъ".

"Ты?" сказала Оксана, скоро и надменно поглядѣвъ на него. "Посмотрю я, гдѣ ты достанешь такіе черевики, которые могла бы я надѣть на свою ногу. Развѣ принесешь тѣ самые, которые носитъ царица?"

"Видишь, какихъ захотъла!" закричала со смъхомъ дъвичья толпа.

"Да!" продолжала гордо красавица: "будьте всѣ вы свидѣтельницы: если кузнецъ Вакула принесетъ тѣ самые черевики, которые носитъ царица, то вотъ мое слово, что выйду тотъ же часъ за него замужъ".

Дъвушки увели съ собою капризную красавицу.

"Смъйся! смъйся!" говорилъ кузнецъ, выходя вслъдъ за ними. "Я самъ смъюсь надъ собою! Думаю и не могу надумать, куда дъвался мой умъ? Она меня не любитъ,—ну, Богъ съ ней! Будто только на всемъ свътъ одна Оксана. Слава Богу, дъвчатъ много хорошихъ и безъ нея на селъ. Да что Оксана? изъ нея никогда не будетъ доброй хозяйки: она только мастерица рядиться. Нътъ, полно! Пора перестатъ дурачиться".

Но въ самое то время, когда кузнецъ готовился быть рѣшительнымъ, какой-то злой духъ проносилъ передъ нимъ смѣющійся образъ Оксаны, говорившей насмѣшливо: "Достань, кузнецъ, царицыны черевики, выйду за тебя замужъ!" Все въ немъ волновалось, и онъ думалъ только объ одной Оксанѣ.

Толпы колядующихъ, парубки особо, дѣвушки особо, спѣшили изъ одной улицы въ другую. Но кузнецъ шелъ и ничего не видалъ и не участвовалъ въ тѣхъ веселостяхъ, которыя когда-то любилъ болѣе всѣхъ.

Чортъ между тѣмъ не на шутку разнѣжился у Солохи; цѣловалъ ея руку съ такими ужимками, какъ засѣдатель у поповны, брался за сердце, охалъ и сказалъ напрямикъ, что если она не согласится удовлетворить его страсти и, какъ

сочиненія гоголя, т. і.





водится, наградить, то онъ готовъ на все: кинется въ воду, а душу отправитъ прямо въ пекло. Солоха была не такъ жестока; притомъ же чортъ, какъ извъстно, дъйствовалъ съ нею заодно. Она таки любила видъть волочившуюся за собою толпу и ръдко бывала безъ компаніи. Этотъ вечеръ, однакожъ, думала провесть одна, потому что всъ именитые обитатели села званы были на кутью къ дьяку. Но все пошло иначе: чортъ только что представилъ свое требованіе, какъ вдругъ послышался стукъ и голосъ дюжаго головы. Солоха побъжала отворить дверь, а проворный чортъ влізь въ лежавшій мішокъ.

Голова, стряхнувъ съ своихъ капелюхъ снъгъ и выпивши изъ рукъ Солохи чарку водки, разсказалъ, что онъ не пошелъ къ дьяку, потому что поднялась метель; а, увидъвши свътъ въ ея хатъ, завернулъ къ ней, въ намъреніи провесть вечеръ съ нею.

Не успълъ голова это сказать, какъ въ дверь послышался стукъ и голосъ дьяка. "Спрячь меня куда-нибудь", шепталъ голова: "мнъ не хочется теперь встрътиться съ дьякомъ".

Солоха думала долго, куда спрятать такого плотнаго гостя; наконецъ, выбрала самый большой мъшокъ съ углемъ: уголь высыпала въ кадку, и дюжій голова влѣзъ съ усами, съ головою и съ капелюхами въ мѣшокъ.

Дьякъ вошелъ, покряхтывая и потирая руки, и разсказалъ, что у него не былъ никто, и что онъ сердечно радъ этому случаю погулять немного у нея, и не испугался метели. Тутъ онъ подошелъ къ ней ближе, кашлянулъ, усмъхнулся, дотронулся своими длинными пальцами ея обнаженной, полной руки и произнесъ съ такимъ видомъ, въ которомъ высказывалось и лукавство, и самодовольствіе: "А что это у васъ, великолъпная Солоха?" И, сказавши это, отскочилъ онъ нъсколько назадъ.

"Какъ что? рука, Осипъ Никифоровичъ!" отвъчала Солоха. "Гм! рука! Хе, хе, хе!" произнесъ сердечно довольный своимъ началомъ дьякъ и прошелся по комнатъ.

"А это что у васъ, дражайшая Солоха?" произнесъ онъ съ такимъ же видомъ, подступивъ къ ней снова и схвативъ ее слегка рукою за шею и такимъ же порядкомъ отскочивъ назадъ.

"Будто не видите, Осипъ Никифоровичъ!" отвъчала Солоха: "шея, а на шеъ монисто".

"Гм! на шеъ монисто! Хе, хе, хе!" и дьякъ снова прошелся по комнатъ, потирая руки.

"А это что у васъ, несравненная Солоха?..." Неизвъстно, къ чему бы теперь притронулся сладострастный дьякъ своими длинными пальцами, какъ вдругъ послышался въ дверь стукъ и голосъ козака Чуба.



Но опасенія дьяка были другого рода; онъ боялся болье того, чтобы не узнала его половина, которая и безъ того страшною рукою своею сдълала изъ его толстой косы самую узенькую. "Ради Бога, добродътельная Солоха!" говорилъ онъ, дрожа всъмъ тъломъ: "ваша доброта, какъ говоритъ писаніе Луки, глава трина... трин... Стучатся, ей Богу, стучатся! Охъ, спрячьте меня куда-нибудь".

Солоха высыпала уголь въ кадку изъ другого мѣшка, и неслишкомъ объемистый тѣломъ дьякъ влѣзъ въ него и сѣлъ на самое дно, такъ что сверхъ его можно было насыпать еще съ полмѣшка угля.

"Здравствуй, Солоха!" сказалъ, входя въ хату, Чубъ. "Ты, можетъ-быть, не ожидала меня, а? Правда, не ожидала? можетъ быть, я помъщалъ?..." продолжалъ Чубъ, показавъ на лицъ своемъ веселую и значительную мину, которая заранъе давала знать, что неповоротливая голова его трудилась и готовилась отпустить какую-нибудь колкую и затъйливую шутку. "Можетъ быть, вы тутъ забавлялись съ къмъ-нибудь!... Можетъ быть, ты кого-нибудь спрятала уже, а?" И восхищенный такимъ замъчаніемъ своимъ, Чубъ засмъялся, внутренно торжествуя, что онъ одинъ только пользуется благосклонностью Солохи. "Ну, Солоха, дай теперь выпить водки. Я думаю, у меня горло замерзло отъ проклятаго морозу. Послалъ же Богъ такую ночь передъ Рождествомъ! Какъ схватилась, слышишь, Солоха, какъ схватилась... Экъ окостенъли руки; не разстегну кожуха! Какъ схватилась вьюга..."

"Отвори!" раздался на улицъ голосъ, сопровождаемый толчкомъ въ дверь.

"Стучитъ кто-то", сказалъ остановившійся Чубъ.

"Отвори!" закричали сильнъе прежняго.

"Это кузнецъ!" произнесъ, схватясь за капелюхи, Чубъ. "Слышишь, Солоха: куда хочешь, дъвай меня; я ни за что на свътъ не захочу показаться этому выродку проклятому, чтобъ ему набъжало, дьявольскому сыну, подъ обоими глазами по пузырю въ копну величиною!"

Солоха, испугавшись сама, металась, какъ угорълая, и, позабывшись, дала знакъ Чубу лъзть въ тотъ самый мъшокъ, въ которомъ сидълъ уже дьякъ. Бъдный дьякъ не смълъ даже изъявить кашлемъ и кряхтъньемъ боли, когда сълъ ему почти на голову тяжелый мужикъ и помъстилъ свои намерзнувшіе на морозъ сапоги по объимъ сторонамъ его висковъ.



Кузнецъ вошелъ, не говоря ни слова, не снимая шапки, и почти повалился на лавку. Замътно было, что онъ былъ весьма не въ духъ.

Въ то самое время, когда Солоха затворяла за нимъ дверь, кто-то постучался снова. Это былъ козакъ Свербыгузъ. Этого уже нельзя было спрятать въ мѣшокъ, потому что и мѣшка такого нельзя было найти нигдѣ. Онъ былъ погрузнѣе тѣломъ самого головы и повыше ростомъ Чубова кума. И потому Солоха повела его въ огородъ, чтобы выслушать отъ него все то, что онъ хотѣлъ ей объявить.

Кузнецъ разсѣянно оглядывалъ углы своей хаты, вслушиваясь по временамъ въ далеко разносившіяся по селу пѣсни колядующихъ; наконецъ, остановилъ глаза на мѣшкахъ. "Зачѣмъ тутъ лежатъ эти мѣшки? ихъ давно бы пора убрать отсюда. Черезъ эту глупую любовь я одурѣлъ совсѣмъ. Завтра праздникъ, а въ хатѣ до сихъ поръ еще лежитъ всякая дрянь. Отнести ихъ въ кузницу!"

Тутъ кузнецъ присѣлъ къ огромнымъ мѣшкамъ, перевязалъ ихъ крѣпче и готовился взвалить себѣ на плечи. Но замѣтно было, что его мысли гуляли Богъ знаетъ гдѣ; иначе онъ бы услышалъ, какъ зашипѣлъ Чубъ, когда волоса на головѣ его прикрутила завязавшая мѣшокъ веревка, и дюжій голова началъ было икать довольно явственно.

"Неужели не выбьется изъ ума моего эта негодная Оксана?" говорилъ кузнецъ. "Не хочу думать о ней, а все думается, и, какъ нарочно, о ней одной только. Отчего это такъ, что дума противъ воли лѣзетъ въ голову? Кой чортъ! Мѣшки стали какъ будто тяжелъе прежняго! Тутъ, върно, положено еще что-нибудь, кромъ угля. Дурень я! я и позабылъ, что теперь мнъ все кажется тяжелье. Прежде, бывало, я могъ согнуть и разогнуть въ одной рукъ мъдный пятакъ и лошадиную подкову, а теперь мъшковъ съ углемъ не подыму. Скоро буду отъ вътра валиться... ""Нътъ! вскричалъ онъ, помолчавъ и ободрившись. "Что я за баба! Не дамъ никому смѣяться надъ собою! Хоть десять такихъ мъшковъ, — всъ подыму". И бодро взвалилъ себъ на плечи мъшки, которыхъ не понесли бы два дюжихъ человъка. "Взять и этотъ", продолжалъ онъ, подымая маленькій, на днѣ котораго лежалъ, свернувшись, чортъ. "Тутъ, кажется, я положилъ струментъ свой". Сказавъ это, онъ вышелъ вонъ изъ хаты, насвистывая пъсню:

Мини съ жинкой не возиться...



Шумнъе и шумнъе раздавались по улицамъ пъсни, хохотъ и крики. Толпы толкавшагося народа были увеличены еще пришедшими изъ сосъ̀днихъ деревень. Парубки шалили и бъсились въ волю. Часто, между колядками, слышалась какаянибудь веселая пъсня, которую тутъ же успълъ сложить ктонибудь изъ молодыхъ козаковъ. То вдругъ одинъ изъ толпы, вмъсто колядки, отпускалъ щедровку и ревълъ во все горло.

> Щедрыкъ, ведрыкъ! Дайте вареникъ! Грудочку кашки, Кильце ковбаски!

Хохотъ награждалъ затъйника. Маленькія окна подымались, и сухощавая рука старухи (которыя однъ только вмъстъ съ степенными отцами оставались въ избахъ) высовывалась изъ окошка съ колбасою въ рукахъ или кускомъ пирога. Парубки и дъвушки наперерывъ подставляли мъшки и ловили свою добычу. Въ одномъ мъстъ парубки, зашедши со всъхъ сторонъ, окружали толпу дъвушекъ: шумъ, крикъ; одинъ бросалъ комомъ снъга, другой вырывалъ мъшокъ со всякой всячиной. Въ другомъ мъстъ дъвушки ловили парубка, подставляли ему ногу, и онъ летълъ вмъстъ съ мъшкомъ стремглавъ на землю. Казалось, всю ночь напролетъ готовы были провеселиться. И ночь, какъ нарочно, такъ роскошно теплилась! И еще бълъе казался свътъ мъсяца отъ блеска снъга!

Кузнецъ остановился со своими мъшками. Ему почудился въ толпъ дъвушекъ голосъ и тоненькій смъхъ Оксаны. Всъ жилки въ немъ вздрогнули; бросивши на землю мъшки такъ, что находившійся на днъ дьякъ заохалъ отъ ушиба и голова икнулъ во все горло, побрелъ онъ съ маленькимъ мъшкомъ на плечахъ вмъстъ съ толпою парубковъ, шедшихъ слъдомъ за дъвичьей толпою, между которою ему послышался голосъ Оксаны,

"Такъ, это она! Стоитъ, какъ царица, и блеститъ черными очами. Ей разсказываетъ что-то видный парубокъ; върно, забавное, потому что она смѣется. Но она всегда смѣется". Какъ будто невольно, самъ не понимая какъ, протерся кузнецъ сквозь толпу и сталъ около нея.

"А, Вакула, ты тутъ! здравствуй!" сказала красавица съ той же самой усмъшкой, которая чуть не сводила Вакулу съ ума. "Ну, много наколядовалъ? Э, да какой маленькій мѣшокъ! А черевики, которые носитъ царица, досталъ? Достань черевики, выйду за тебя замужъ"... И засмъявшись, убъжала съ толпою дъвушекъ.



Какъ вкопанный, стоялъ кузнецъ на одномъ мѣстѣ. "Нѣтъ, не могу; нѣтъ силъ больше"... произнесъ онъ, наконецъ. "Но, Боже ты мой, отчего она такъ чертовски хороша? Ея взглядъ, и рѣчи, и все, ну вотъ такъ и жжетъ, такъ и жжетъ... Нѣтъ, не въ мочь уже пересилить себя. Пора положить конецъ всему. Пропадай душа! Пойду, утоплюсь въ пролубѣ, и поминай, какъ звали!"

Тутъ рѣшительнымъ шагомъ пошелъ онъ впередъ, доналъ толпу дѣвчатъ, поровнялся съ Оксаною и сказалъ твердымъ голосомъ: "Прощай, Оксана! Ищи себѣ, какого хочешь, жениха, дурачь, кого хочешь; а меня не увидишь уже больше на этомъ свѣтѣ."

Красавица казалась удивленною, хотъла что-то сказать, но кузнецъ махнулъ рукой и убъжалъ.

"Куда, Вакула?" кричали парубки, видя бъгущаго кузнеца.

"Прощайте, братцы!" кричалъ въ отвътъ кузнецъ. "Дастъ Богъ, увидимся на томъ свътъ, а на этомъ уже не гулять намъ вмъстъ. Прощайте! Не поминайте лихомъ! Скажите отцу Кондрату, чтобы сотворилъ панихиду по моей гръшной душъ. Свъчей къ иконамъ Чудотворца и Божіей Матери, гръшенъ, не обмалевалъ за мірскими дълами. Все добро, какое найдется въ моей скрынъ, на церковь. Прощайте!"

. Проговоривши это, кузнецъ принялся снова бѣжать съ мѣшкомъ на спинѣ.

"Онъ повредился!" говорили парубки.

"Пропадшая душа!" набожно пробормотала проходившая мимо старуха: "пойти разсказать, какъ кузнецъ повъсился!"

Вакула между тѣмъ, пробѣжавши нѣсколько улицъ, остановился перевесть духъ. "Куда я въ самомъ дѣлѣ бѣгу?" подумалъ онъ; "какъ будто уже все пропало. Попробую еще средство: пойду къ запорожцу, Пузатому Пацюку. Онъ, говорятъ; знаетъ всѣхъ чертей и все сдѣлаетъ, что захочетъ. Пойду, вѣдь душѣ все же придется пропадать!"

При этомъ чортъ, который долго лежалъ безъ всякаго движенія, запрыгалъ въ мѣшкѣ отъ радости; но кузнецъ, подумавъ, что онъ какъ-нибудь зацѣпилъ мѣшокъ рукою и произвелъ самъ это движеніе, ударилъ по мѣшку дюжимъ кулакомъ и, встряхнувъ его на плечахъ, отправился къ Пузатому Пацюку.

Этотъ Пузатый Пацюкъ былъ точно когда-то запорожцемъ; но выгнали его, или онъ самъ убъжалъ изъ Запорожья, этого никто не зналъ. Давно уже, лътъ десять, а можетъ, и пятнад-



цать, какъ онъ жилъ въ Диканькъ. Сначала онъ жилъ, какъ настояшій запорожець: ничего не работаль, спаль три верти дня, ѣлъ за шестерыхъ косарей и выпивалъ за однимъ разомъ по цѣлому ведру; впрочемъ, было гдѣ и помѣститься, потому что Пацюкъ, несмотря на небольшой ростъ, въ рину былъ довольно увъсистъ. Притомъ же шаровары, которыя носилъ онъ, были такъ широки, что какой бы большой ни сдълалъ онъ шагъ, ногъ совершенно не было замътно, и, казалось, винокуренная кадь двигалась по улицъ. Можетъ быть, это самое подало поводъ прозвать его Пузатымъ. Не прошло насколькихъ недаль посла прибытія его въ село, какъ всь уже узнали, что онъ знахарь. Бывалъ ли кто боленъ чъмъ, тотчасъ призывалъ Пацюка; а Пацюку стоило только пошептать нъсколько словъ, и недугъ какъ будто рукою снимался. Случалось ли, что проголодавшійся дворянинъ подавился рыбьей костью, Пацюкъ умълъ такъ искусно ударить комъ въ спину, что кость отправлялась, куда ей слъдуетъ, не причинивъ никакого вреда дворянскому горлу. Въ послъднее время его ръдко видали гдъ-нибудь. Причиною этому была, можетъ быть, лънь, а можетъ и то, что пролъзать въ дълалось для него съ каждымъ годомъ труднъе. Тогда міряне должны были отправляться къ нему сами, если имъли въ немъ нужду.

Кузнецъ не безъ робости отворилъ дверь и увидълъ Пацюка, сидъвшаго на полу, по-турецки, передъ небольшою кадушкою, на которой стояла миска съ галушками. Эта миска стояла, какъ нарочно, наравнъ съ его ртомъ. Не подвинувшись ни однимъ пальцемъ, онъ наклонилъ слегка голову къ мискъ и хлебалъ жижу, схватывая по временамъ зубами галушки.

"Нътъ, этотъ", подумалъ Вакула про себя, "еще лънивъе Чуба: тотъ, по крайней мъръ, ъстъ ложкою, а этотъ и руки не хочетъ поднять!"

Пацюкъ, върно, кръпко занятъ былъ галушками, потому что, казалось, совсъмъ не замътилъ прихода кузнеца, который, едва ступивши на порогъ, отвъсилъ ему пренизкій поклонъ.

"Я къ твоей милости пришелъ, Пацюкъ!" сказалъ Вакула, кланяясь снова.

Толстый Пацюкъ поднялъ голову и снова началъ хлебать галушки.

"Ты, говорятъ, не во гнъвъ будь сказано"... сказалъ, собираясь съ духомъ, кузнецъ: "я веду объ этомъ ръчь не для того, чтобы тебъ нанесть какую обиду, — приходишься немного сродни чорту".



Проговоря эти слова, Вакула испугался, подумавъ, что выразился все еще напрямикъ и мало смягчилъ кръпкія слова, и ожидая, что Пацюкъ, схвативши кадушку вмъстъ съ мискою, пошлетъ ему прямо въ голову, отсторонился немного и закрылся рукавомъ, чтобы горячая жижа съ галушекъ не обрызгала ему лица.

Но Пацюкъ взглянулъ и снова началъ хлебать галушки. Ободренный кузнецъ рѣшился продолжалъ: "Къ тебѣ пришелъ, Пацюкъ. Дай Боже тебѣ всего, добра всякаго въ довольствіи, хлѣба въ пропорціи!" (Кузнецъ иногда умѣлъ ввернуть модное слово: въ томъ онъ понаторѣлъ въ бытность еще въ Полтавѣ, когда размалевывалъ сотнику досчатый заборъ). "Пропадать приходится мнѣ, грѣшному! Ничто не поможетъ мнѣ на свѣтѣ! Что будетъ, то будетъ. Приходится просить помощи у самого чорта. Что-жъ, Пацюкъ", произнесъ кузнецъ, видя неизмѣнное его молчаніе, "какъ мнѣ быть?"

"Когда нужно чорта, то и ступай къ чорту! " отвъчалъ Пацюкъ, не подымая на него глазъ и продолжая убирать галушки.

"Для того-то и я пришелъ къ тебъ", отвъчалъ кузнецъ, отвъшивая поклонъ: "кромъ тебя, думаю, никто на свътъ не знаетъ къ нему дороги".

Пацюкъ ни слова, и доѣдалъ остальныя галушки. "Сдѣлай милость, человѣкъ добрый, не откажи!" наступалъ кузнецъ. "Свинины ли, колбасъ, муки гречневой, ну, полотна, пшена, или иного прочаго, въ случаѣ потребности... какъ обыкновенно между добрыми людьми водится... не поскупимся. Разскажи хоть, какъ, примѣрно сказать, попасть на дорогу кънему?"

"Тому не нужно далеко ходить, у кого чортъ за плечами", произнесъ равнодушно Пацюкъ, не измѣняя своего положенія.

Вакула уставилъ въ него глаза, какъ будто бы на лбу его написано было изъяснение этихъ словъ. "Что онъ говоритъ?" безмолвно спрашивала его мина; а полуотверстый ротъ готовился проглотить, какъ галушку, первое слово.

Но Пацюкъ молчалъ.

Тутъ замѣтилъ Вакула, что ни галушекъ, ни кадушки передъ нимъ не было; но вмѣсто того на полу стояли двѣ деревянныя миски; одна была наполнена варениками, другая сметаною. Мысли его и глаза невольно устремились на эти кушанья. "Посмотримъ", говорилъ онъ самъ себѣ: "какъ будетъ ѣсть Пацюкъ вареники. Наклоняться онъ, вѣрно, не захочетъ, чтобы хлебать, какъ галушки, да и нельзя; нужно вареникъ сперва обмакнуть въ сметану".



Только что онъ успълъ это подумать, Пацюкъ разинулъ ротъ, поглядълъ на вареники и еще сильнъе разинулъ ротъ. Въ это время вареникъ выплеснулся изъ миски, шлепнулся въ сметану, перевернулся на другую сторону, подскочилъ вверхъ и какъ разъ попалъ ему въ ротъ. Пацюкъ съълъ и снова разинулъ ротъ, и вареникъ такимъ же порядкомъ отправился снова. На себя только принималь онъ трудъ жевать и проглатывать.

"Вишь, какое диво!" подумалъ кузнецъ, разинувъ отъ удивленія ротъ, и тотъ же часъ замътилъ, что вареникъ лъзетъ и къ нему въ ротъ, и уже вымазалъ губы сметаною. Оттолкнувши вареникъ и вытерши губы, кузнецъ началъ размышлять о томъ, какія чудеса бываютъ на свѣтѣ и до какихъ мудростей доводитъ человъка нечистая сила, замъчая притомъ, что одинъ только Пацюкъ можетъ помочь ему.

"Поклонюсь ему еще, пусть растолкуетъ хорошенько... Однако, что за чортъ! Въдь сегодня голодная кутья, а онъ ъстъ вареники, вареники скоромные! Что я, въ самомъ дълъ, за дуракъ: стою тутъ и грѣха набираюсь! Назадъ!... И набожный кузнецъ опрометью выбъжалъ изъ хаты.

Однакожъ, чортъ, сидъвшій въ мъшкъ и заранъе уже радовавшійся, не могъ вытерпѣть, чтобы ушла изъ рукъ его такая славная добыча. Какъ только кузнецъ опустилъ мъщокъ, онъ выскочилъ изъ него и сълъ верхомъ ему на шею.

Морозъ подралъ по кожъ кузнеца: испугавшись и поблъднъвъ, не зналъ онъ, что дълать; уже хотълъ перекреститься... Но чортъ, наклонивъ свое собачье рыльце ему на правое ухо, сказалъ: "Это я, твой другъ; все сдълаю для товарища и друга! Денегъ дамъ, сколько хочешь", пискнулъ онъ ему въ лѣвое ухо. "Оксана будетъ сегодня же наша", шепнулъ онъ, заворотивши свою морду снова на правое ухо. Кузнецъ стоялъ, размышляя.

"Изволь", сказалъ онъ, наконецъ: "за такую цѣну готовъ быть твоимъ!"

Чортъ всплеснулъ руками и началъ отъ радости галопировать на шев кузнеца. "Теперь-то попался кузнецъ!" думалъ онъ про себя: "теперь-то вымещу я на тебъ, голубчикъ, всъ твои малеванья и небылицы, взводимыя на чертей! Что теперь скажутъ мои товарищи, когда узнаютъ, что самый божнъйшій изъ всего села человъкъ въ моихъ рукахъ? "

Тутъ чортъ засмъялся отъ радости, вспомнивши, какъ будетъ дразнить въ аду все хвостатое племя, какъ будетъ бъситься хромой чортъ, считавшійся между ними первымъ на выдумки.



"Я готовъ!" сказалъ кузнецъ. "У васъ, я слышалъ, расписываются кровью; постой же, я достану въ карманъ гвозды!"

Тутъ онъ заложилъ назадъ руку, —и хвать чорта за хвостъ.

"Вишь, какой шутникъ!" закричалъ, смѣясь, чортъ: "ну, полно, довольно уже шалить!"

"Постой, голубчикъ! " закричалъ кузнецъ. "А вотъ это какъ тебъ покажется? "При этомъ словъ онъ сотворилъ крестъ, и чортъ сдълался такъ тихъ, какъ ягненокъ. "Постой же", сказалъ онъ, стаскивая его за хвостъ на землю: "будешь ты у меня знать подучивать на гръхи добрыхъ людей и честныхъ христіанъ".

Тутъ кузнецъ вскочилъ на него верхомъ и поднялъ ру-ку для крестнаго знаменія.

"Помилуй, Вакула!" жалобно простоналъ чортъ: "все, что для тебя нужно, все сдѣлаю; отпусти только душу на покаяніе: не клади на меня страшнаго креста!"

"А, вотъ какимъ голосомъ запѣлъ, нѣмецъ проклятый! Теперь я знаю, что мнѣ дѣлать. Вези меня сей же часъ на себѣ! Слышишь? Да несись, какъ птица!"

"Куда?" произнесъ печальный чортъ.

"Въ Петербургъ, прямо къ царицѣ!" И кузнецъ обомлѣлъ отъ страха, чувствуя себя поднимающимся на воздухъ.

Долго стояла Оксана, раздумывая о странныхъ рѣчахъ кузнеца. Уже внутри ея что-то говорило, что она слишкомъ жестоко поступила съ нимъ. "Что, если онъ въ самомъ дѣлѣ рѣшится на что-нибудь страшное? Чего добраго! Можетъ быть, онъ съ горя вздумаетъ влюбиться въ другую, и съ досады станетъ называть ее первою красавицею на селѣ? Но нѣтъ, онъ меня любитъ. Я такъ хороша! Онъ меня ни за что не промѣняетъ; онъ шалитъ, прикидывается. Не пройдетъ минутъ десяти, какъ онъ, вѣрно, придетъ поглядѣть на меня. Я, въ самомъ дѣлѣ, сурова. Нужно ему дать, какъ будто нехотя, поцѣловать себя. То-то онъ обрадуется!" И вѣтреная красавица уже шутила со своими подругами.

"Постойте", сказала одна изъ нихъ: "кузнецъ позабылъ мѣшки свои; смотрите, какіе страшные мѣшки! Онъ не по нашему наколядовалъ; я думаю, сюда по цѣлой четверти барана кидали; а колбасамъ и хлѣбамъ, вѣрно, счету нѣтъ. Роскошь! цѣлые праздники можно объѣдаться".



"Это кузнецовы мѣшки?" подхватила Оксана: "утащимъ скорѣе ихъ хоть ко мнѣ въ хату и разглядимъ хорошенько, что онъ сюда наклалъ".

Всѣ со смѣхомъ одобрили такое предложеніе.

"Но мы не поднимемъ ихъ!" закричала вся толпа вдругъ, силясь сдвинуть мѣшки.

"Постойте", сказала Оксана: "побъжимъ скоръе за сан-ками и отвеземъ на санкахъ!"

И толпа побъжала за санками.

Плѣнникамъ сильно прискучило сидѣть въ мѣшкахъ, несмотря на то, что дьякъ проткнулъ для себя пальцемъ порядочную дыру. Если бы еще не было народу, то, можетъ быть, онъ нашелъ бы средство и вылѣзть; но вылѣзть изъ мѣшка при всѣхъ, показать себя на смѣхъ... это удерживало его, и онъ рѣшился ждать, слегка только покряхтывая подъ невѣжливыми сапогами Чуба. Чубъ самъ не менѣе желалъ свободы, чувствуя, что подъ нимъ лежитъ что-то такое, на чемъ сидѣть страхъ было неловко. Но какъ скоро услышалъ рѣшеніе своей дочери, успокоился и не хотѣлъ уже вылѣзть, разсуждая, что къ хатѣ своей нужно пройти, по крайней мѣрѣ, шаговъ съ сотню, а можетъ быть, и другую; вылѣзши же, нужно оправиться, застегнуть кожухъ, подвязать поясъ—сколько работы! да и капелюхи остались у Солохи. Пусть же лучше дѣвчата довезутъ на санкахъ.

Но случилось совсъмъ не такъ, какъ ожидалъ Чубъ. Въ то время, когда дъвчата убъжали за санками, худощавый кумъ выходиль изъ шинка разстроенный и не въ духъ. Шинкарка никакимъ образомъ не ръшалась ему върить въ долгъ. Онъ хотълъ было дожидаться въ шинкъ, авось-либо придетъ какой-нибудь набожный дворянинъ и попотчуетъ его; но, какъ нарочно, всъ дворяне оставались дома и, какъ честные христіане, ъли кутью посреди своихъ домашнихъ. Размышляя о развращеніи нравовъ и о деревянномъ сердцѣ жидовки, продающей вино, кумъ набрелъ на мѣшки и остановился въ изумленіи. "Вишь, какіе мъшки кто-то бросилъ на дорогь!" сказалъ онъ, осматриваясь по сторонамъ. "Должно-быть, тутъ и свинина есть. Полъзло же кому-то счастье наколядовать столько всякой всячины! Экіе страшные мішки! Положимъ, что они набиты гречаниками да коржами, и то добре; хотя были тутъ однъ паляницы, и то въ шмакъ: жидовка за каждую паляницу даетъ осьмуху водки. Утащить скорѣе, кто не увидълъ".

Тутъ взвалилъ онъ себъ на плечи мѣшокъ съ Чубомъ и дьякомъ, но почувствовалъ, что онъ слишкомъ тяжелъ. "Нѣтъ,



одному будетъ тяжело несть", проговорилъ онъ. "А вотъ, какъ нарочно, идетъ ткачъ Шапуваленко. Здравствуй, Остапъ! "

"Здравствуй", сказалъ, остановившись, ткачъ.

"Куда идешь?"

"А такъ; иду, куда ноги идутъ".

"Помоги, человъкъ добрый, мъшки снесть! Кто-то колядовалъ, да и кинулъ посереди дороги. Добромъ раздълимся пополамъ".

"Мъшки? а съ чъмъ мъшки: съ книшами или паляницами?"

"Да, думаю, всего есть".

Тутъ выдернули они наскоро изъ плетня палки, положили на нихъ мѣшокъ и понесли на плечахъ.

"Куда-жъ мы понесемъ его? въ шинокъ?" спросилъ дорогою ткачъ.

"Оно бы и я такъ думалъ, чтобы въ шинокъ; да въдь проклятая жидовка не повъритъ, подумаетъ еще, что гдъ-нибудь украли; къ тому же я только-что изъ шинка. Мы отнесемъ его въ мою хату. Намъ никто не помѣшаетъ: жинки нътъ дома.

точно ли ея нѣтъ дома?" спросилъ осторожный "Да ткачъ.

"Слава Богу, мы не совсъмъ еще безъ ума", сказалъ кумъ: "чортъ ли бы принесъ меня туда, гдѣ она. Она, думаю, протаскается съ бабами до свъта".

"Кто тамъ?" закричала кумова жена, услышавъ шумъ въ съняхъ, произведенный приходомъ двухъ пріятелей съ мъшкомъ, и отворяя дверь хаты.

Кумъ остолбенълъ.

"Вотъ тебъ на!" произнесъ ткачъ, опустя руки.

Кумова жена была такого рода сокровище, какихъ не мало на бъломъ свътъ. Такъ же, какъ ея мужъ, она почти никогда не сидъла дома и почти весь день пресмыкалась у кумушекъ и зажиточныхъ старухъ, хвалила и ѣла съ большимъ аппетитомъ и дралась только по утрамъ со своимъ мужемъ, потому что въ это только время и видъла его иногда. Хата ихъ была вдвое старъе шароваръ волостного писаря; крыша въ нъкоторыхъ мъстахъ была безъ соломы. Плетня видны были одни остатки, потому что всякій, выходившій изъ дому, никогда не бралъ палки для собакъ, въ надеждъ, что будетъ проходить мимо кумова огорода и выдернетъ любую изъ его плетня. Печь не топилась дня по три. Все, что ни напрашивала нъжная супруга у добрыхъ людей, прятала какъ можно подал ве отъ своего мужа, и часто самоуправно отнимала у



него добычу, если только онъ не успѣвалъ ее пропить въ шинкъ. Кумъ, несмотря на всегдашнее хладнокровіе, не любилъ уступать ей, и оттого почти всегда уходилъ изъ дому съ фонарями подъ обоими глазами, а дорогая половина, охая, плелась разсказывать старушкамъ о безчинствъ своего мужа и о претерпънныхъ ею отъ него побояхъ.

Теперь можно себъ представить, какъ были озадачены ткачъ и кумъ такимъ неожиданнымъ явленіемъ. Опустивши мъшокъ, они заступили его собою и закрыли полами; но уже было поздно: кумова жена, хотя и дурно видъла старыми глазами, однакожъ, мъшокъ замътила. "Вотъ это хорошо", сказала она съ такимъ видомъ, въ которомъ замътна была радость ястреба. "Это хорошо, что наколядовали столько! Вотъ такъ всегда дълаютъ добрые люди; только нътъ, я думаю, гдънибудь подцапили. Покажите мна сейчасъ, слышите, покажите сей же часъ мъшокъ вашъ!

"Лысый чортъ тебъ покажетъ, а не мы", сказалъ, пріосанясь, кумъ.

"Тебъ какое дъло?" сказалъ ткачъ; мы наколядовали, а не ты".

"Натъ, ты мна покажешь, негодный пьяница!" вскричала жена, ударивъ высокаго кума кулакомъ въ подбородокъ и продираясь къ мъшку.

Но ткачъ и кумъ мужественно отстояли мъщокъ и заставили ее попятиться назадъ. Не успъли они оправиться, какъ супруга выбъжала въ съни уже съ кочергою въ рукахъ. Проворно хватила кочергою мужа по рукамъ, ткача по спинъ и уже стояла возлѣ мѣшка.

"Что мы допустили ее!" сказалъ ткачъ, очнувшись.

"Э, что мы допустили! А отчего ты допустиль?" сказалъ хладнокровно кумъ.

"У васъ кочерга, видно, желъзная!" сказалъ послъ небольшого молчанія ткачъ, почесывая спину. "Моя жинка купила прошлый годъ на ярмаркъ кочергу, дала пивкопы: та ничего...

Между тъмъ торжествующая супруга, поставивъ на полъ каганецъ, развязала мъщокъ и заглянула въ него.

Но, върно, старые глаза ея, которые такъ хорошо увидъли мъшокъ, на этотъ разъ обманулись. "Э, да тутъ лежитъ цълый кабанъ! вскрикнула она, всплеснувъ отъ радости въ ладоши.

"Кабанъ! слышишь: цълый кабанъ!" толкалъ ткачъ кума: "а все ты виноватъ!"

"Что жъ дълать!" произнесъ, пожимая плечами, кумъ.



"Какъ что? чего мы стоимъ? Отнимемъ мѣшокъ! Ну, приступай!"

"Пошла прочь! пошла! Это нашъ кабанъ!" кричалъ, выступая, ткачъ.

"Ступай, ступай, чортова баба! Это не твое добро!" говорилъ, приближаясь, кумъ.

Супруга принялась снова за кочергу, но Чубъ въ это время вылѣзъ изъ мѣшка и сталъ посереди сѣней, потягиваясь, какъ человѣкъ, только-что пробудившійся отъ долгаго сна.

Кумова жена вскрикнула, ударивши объ полы руками, и всъ невольно разинули рты.

"Что-жъ она, дура, говоритъ: кабанъ! Это не кабанъ! " сказалъ кумъ, выпучивъ глаза.

"Вишь, какого человѣка кинуло въ мѣшокъ!" сказалъ ткачъ, пятясь отъ испугу. "Хоть, что хочешь, говори, хоть тресни, а не обошлось безъ нечистой силы. Вѣдь онъ не пролѣзетъ въ окошко!"

"Это кумъ!" вскрикнулъ, вглядъвшись, кумъ.

"А ты думалъ кто?" сказалъ Чубъ, усмѣхаясь. "Что, славную я выкинулъ надъ вами штуку? А вы, небось, хотѣли меня съѣсть вмѣсто свинины? Постойте же, я васъ порадую: въ мѣшкѣ лежитъ еще что-то, если не кабанъ, то навѣрно поросенокъ или иная живность. Подо мною безпрестанно что-то шевелилось.

Ткачъ и кумъ кинулись къ мѣшку, хозяйка дома уцѣпилась съ противной стороны, и драка возобновилась бы снова, если бы самъ дьякъ, увидѣвши теперь, что ему некуда скрыться, не выкарабкался изъ мѣшка.

Кумова жена, остолбенъвъ, выпустила изъ рукъ ногу, за которую начала было тянуть дьяка изъ мъшка.

"Вотъ и другой еще!" вскрикнулъ со страхомъ ткачъ. "Чортъ знаетъ, какъ стало на свътъ... Голова идетъ кругомъ... Не колбасъ и не паляницъ, а людей кидаютъ въ мъшки!"

"Это дьякъ!" произнесъ, изумившійся болѣе всѣхъ, Чубъ. "Вотъ тебѣ на! ай да Солоха! Посадить въ мѣшокъ... То-то я гляжу, у нея полная хата мѣшковъ... Теперь я все знаю: у нея въ каждомъ мѣшкѣ сидѣло по два человѣка. А я думалъ, что она только мнѣ одному... Вотъ тебѣ и Солоха!"

Дъвушки немного удивились, не найдя одного мъшка. "Нечего дълать, будетъ съ насъ и этого", лепетала Оксана.

Всъ принялись за мъшокъ и взвалили его на санки.



Голова рѣшился молчать, разсуждая, что если онъ закричитъ, чтобы его выпустили и развязали мъшокъ, глупыя дъвчата разбъгутся; подумаютъ, что въ мъшкъ сидитъ дьяволъ,--и онъ останется на улицъ, можетъ быть, до завтра.

Дъвушки, между тъмъ, дружно взявшись за руки, полетъли, какъ вихорь, съ санками по скрипучему снъгу. Многія изъ нихъ, шаля, садились на санки; другія взбирались на самого голову. Голова рѣшился сносить все.

Наконецъ, пріъхали, отворили настежь двери въ съняхъ и хатъ, и съ хохотомъ втащили мъшокъ.

"Посмотримъ, что-то лежитъ тутъ", закричали всѣ, сившись развязывать.

Тутъ икота, которая не переставала мучить голову во все время сидънія его въ мъшкъ, такъ усилилась, что онъ началъ икать и кашлять во все горло.

"Ахъ, тутъ сидитъ кто-то!" закричали всѣ и въ испугѣ бросились вонъ изъ дверей.

"Что за чортъ! куда вы мечетесь, какъ угорълыя?" сказалъ, входя въ дверь, Чубъ.

"Ай, батько!" произнесла Оксана: "въ мѣшкѣ сидитъ кто-то!"

"Въ мъшкъ? Гдъ вы взяли этотъ мъшокъ?"

"Кузнецъ бросилъ его посереди дороги" сказали всѣ вдругъ.

"Ну, такъ; не говорилъ ли я?..." подумалъ про себя Чубъ.

"Чего-жъ вы испугались? посмотримъ. — А ну-ка, чоловиче, - прошу не погнѣвиться, что не называемъ по имени и отчеству, --- вылъзай изъ мъшка!"

Голова вылѣзъ.

"Ахъ!" вскрикнули дъвушки.

"И голова влъзъ туда-жъ", говорилъ про себя Чубъ въ недоумъніи, мъряя его съ головы до ногъ. "Вишь какъ!... Э!..." Болъе онъ ничего не могъ сказать.

Голова самъ былъ не менъе смущенъ и не зналъ, что начать. ,,Должно-быть, на дворъ холодно?" сказалъ онъ, обращаясь къ Чубу.

"Морозецъ есть", отвѣчалъ Чубъ. "А позволь спросить тебя: чъмъ ты смазываешь свои сапоги, смальцемъ или дегтемъ?" Онъ хотълъ не то сказать; онъ хотълъ спросить: ,,какъ ты, голова, зальзъ въ этотъ мьшокъ?" но самъ не понималъ, какъ выговорилъ совершенно другое.

"Дегтемъ лучше", сказалъ голова. "Ну, прощай, Чубъ!" И, нахлобучивъ капелюхи, вышелъ изъ хаты.

"Для чего спросилъ я сдуру, чъмъ онъ мажетъ сапоги!" произнесъ Чубъ, поглядывая на двери, въ которыя вышелъ



голова. Ай да Солоха! этакого человъка засадить въ мѣшокъ!.. Вишь, чортова баба! А я дуракъ... Да гдѣ же тотъ проклятый мѣшокъ?"

"Я кинула его въ уголъ, тамъ больше ничего нѣтъ", сказала Оксана.

"Знаю я эти штуки, ничего нѣтъ! Подайте его сюда: тамъ еще одинъ сидитъ! Встряхните его хорошенько... Что, нѣтъ?, Вишь, проклятая баба! А поглядѣть на нее—какъ святая, какъ будто и скоромнаго никогда не брала въ ротъ!..."

Но оставимъ Чуба изливать на досугѣ свою досаду и возвратимся къ кузнецу, потому что уже на дворѣ, вѣрно, есть часъ девятый.

Сначала страшно показалось Вакулѣ, особливо когда поднялся онъ отъ земли на такую высоту, что ничего уже не могъ видѣть внизу, и пролетѣлъ, какъ муха, подъ самымъ мѣсяцемъ, такъ что, если бы не наклонился немного, то зацѣпилъ бы его шапкою. Однакожъ, немного спустя, онъ ободрился и уже сталъ подшучивать надъ чортомъ. (Его забавляло до крайности, какъ чортъ чихалъ и кашлялъ, когда онъ снималъ съ шеи кипарисный крестикъ и подносилъ къ нему. Нарочно поднималъ онъ руку почесать голову, а чортъ, думая, что его собираются крестить, летѣлъ еще быстрѣе). Все было свѣтло въ вышинѣ. Воздухъ, въ легкомъ серебряномъ туманѣ, былъ прозраченъ. Все было видно, и даже можно было замѣтить, какъ вихремъ пронесся мимо нихъ, сидя въ горшкѣ, колдунъ; какъ звѣзды, собравшись въ кучу, играли въ жмурки; какъ клубился въ сторонѣ облакомъ цѣлый рой



духовъ, какъ плясавшій при мѣсяцѣ чортъ снялъ шапку, увидѣвши кузнеца, скачущаго верхомъ; какъ летѣла возвращавшаяся назадъ метла, на которой, видно, только что съѣздила, куда нужно, вѣдьма... Много еще дряни встрѣчали они. Все, видя кузнеца, на минуту останавливалось поглядѣть на него, и потомъ снова неслось далѣе и продолжало свое; кузнецъ



все летѣлъ, и вдругъ заблестѣлъ передъ нимъ Петербургъ весь въ огнѣ. (Тогда была по какому-то случаю иллюминація). Чортъ, перелетѣвъ черезъ шлагбаумъ, оборотился въ коня, и кузнецъ увидѣлъ себя на лихомъ бѣгунѣ среди улицы.

Боже мой! стукъ, громъ, блескъ; по объимъ сторонамъ громоздятся четырехъ-этажныя стъны; стукъ конскихъ копытъ и колесъ отзывался громомъ и отдавался съ четырехъ сторонъ; дома росли и будто подымались изъ земли на каждомъ шагу; мосты дрожали; кареты летали; извозчики, форейторы кричали; снъгъ свистълъ подъ тысячью летящихъ со всъхъ сторонъ саней; пъшеходы жались и тъснились подъ домами, унизанными плошками, и огромныя тъни ихъ мелькали по стънамъ, досягая головою трубъ и крышъ.

Съ изумленіемъ оглядывался кузнецъ на всѣ стороны. Ему казалось, что всѣ дома устремили на него свои безчисленныя огненныя очи и глядѣли. Господъ, въ крытыхъ сукномъ шубахъ, онъ увидѣлъ такъ много, что не зналъ, кому шапку снимать. "Боже ты мой, сколько тутъ панства!" подумалъ кузнецъ. "Я думаю, каждый, кто ни пройдетъ по улицѣ въ шубѣ, то и засѣдатель, то и засѣдатель! А тѣ, что катаются въ такихъ чудныхъ бричкахъ со стеклами, тѣ, когда не городничіе, то вѣрно комиссары, а, можетъ, еще и больше". Его слова прерваны были вопросомъ чорта: "Прямо ли ѣхатъ къ царицѣ?"— "Нѣтъ, страшно", подумалъ кузнецъ "Тутъ, гдѣ-то, не знаю, пристали запорожцы, которые проѣзжали осенью чрезъ Диканьку. Они ѣхали изъ Сѣчи съ бумагами къ царицѣ; все бы таки посовѣтоваться съ ними. Эй, сатана! полѣзай ко мнѣ въ карманъ, да веди къ запорожцамъ!"

И чортъ въ одну минуту похудълъ и сдълался такимъ маленькимъ, что безъ труда влѣзъ къ нему въ карманъ. А Вакула не успѣлъ оглянуться, какъ очутился передъ большимъ домомъ, взошелъ, самъ не зная, какъ, на лѣстницу, отворилъ дверь и подался немного назадъ отъ блеска, увидѣвши убранную комнату; но немного ободрился, узнавши тѣхъ самыхъ запорожцевъ, которые проѣзжали черезъ Диканьку, а теперь сидѣли на шелковыхъ диванахъ, поджавши подъ себя намазанные дегтемъ сапоги, и курили самый крѣпкій табакъ, называемый обыкновенно корешками.

"Здравствуйте, панове! Помогай Богъ вамъ, вотъ гдъ увидълись!" сказалъ кузнецъ, подошедши близко и отвъсивши поклонъ до земли.

"Что тамъ за человѣкъ?" спросилъ сидѣвшій передъ самымъ кузнецомъ другого, сидѣвшаго подалѣе.

сочинения гоголя т. і.

9



"А вы не познали?" сказалъ кузнецъ. "Это я, Вакула, кузнецъ! Когда проъзжали осенью черезъ Диканьку, то прогостили, дай Боже вамъ всякаго здоровья и долголътія, у меня безъ малаго два дня. Я новую шину тогда поставилъ на переднее колесо у вашей кибитки!"

"А!" сказалъ тотъ же запорожецъ: "это тотъ самый кузнецъ, который малюетъ важно. Здорово, землякъ! Зачѣмъ тебя Богъ принесъ?"

"А такъ, захотълось поглядъть; говорятъ..."

"Что-жъ, землякъ", сказалъ, пріосанясь, запорожецъ, и желая показать, что онъ можетъ говорить и по-русски: "што, балшой городъ?"

Кузнецъ и себя не хотѣлъ осрамить и показаться новичкомъ, притомъ же, какъ имѣли случай видѣть выше сего, онъ зналъ и самъ грамотный языкъ. "Гобернія знатная!" отвѣчалъ онъ равнодушно: "нечего сказать, домы балшущіе, картины висятъ скрозь важныя. Многіе домы исписаны буквами изъ сусальнаго золота до чрезвычайности. Нечего сказать, чудная пропорція!"

Запорожцы, услышавши кузнеца, такъ свободно изъясняющагося, вывели заключеніе, очень для него выгодное.

"Послѣ потолкуемъ съ тобою, землякъ, побольше, теперь же мы ѣдемъ сейчасъ до царицы".

"До царицы? а будьте ласковы, панове, возьмите и меня съ собою!"

"Тебя?" произнесъ запорожецъ съ такимъ видомъ, съ какимъ говоритъ дядька четырехлътнему своему воспитаннику, который проситъ посадить его на настоящую, на большую лошадь. "Что ты будешь тамъ дълать? Нътъ, не можно.—При этомъ на лицъ его выразилась значительная мина. "Мы, братъ, будемъ съ царицею толковать про свое".

"Возьмите!" настаивалъ кузнецъ. "Проси!" шепнулъ онъ тихо чорту, ударивъ кулакомъ по карману.

Не успълъ онъ этого сказать, какъ другой запорожецъ проговорилъ: "Возьмемъ его, въ самомъ дълъ, братцы!"

"Пожалуй, возьмемъ!" произнесли другіе.

"Надъвай же платье такое, какъ и мы".

Кузнецъ схватился натянуть на себя зеленый жупанъ, какъ вдругъ дверь отворилась и вошедшій съ позументами человъкъ сказалъ, что пора ъхать.

Чудно снова показалось кузнецу, когда понесся онъ, въ огромной каретъ, качаясь на рессорахъ, когда съ объихъ сторонъ мимо его бъжали назадъ четырехъ-этажные дома, и мостовая, гремя, казалось, сама катилась подъ ноги лошадямъ.



"Боже ты мой, какой свътъ!" думалъ про себя кузнецъ: "у насъ днемъ не бываетъ такъ свътло."

Кареты остановились передъ дворцомъ. Запорожцы вышли, вступили въ великолъпныя съни и начали подыматься на блистательно освъщенную лъстницу.

"Что за лъстница!" шепталъ про себя кузнецъ; "жаль ногами топтать. Экія украшенія! Вотъ, говорятъ: лгутъ сказки! Кой чортъ лгутъ! Боже ты мой! что за перила! Какая работа! Тутъ одного желъза рублей на пятьдесятъ пошло!"

Уже взобравшись на лъстницу, запорожцы прошли первую залу. Робко слъдовалъ за ними кузнецъ, опасаясь на каждомъ шагу поскользнуться на паркетъ. Прошли три залы, кузнецъ все еще не переставалъ удивляться. Вступивши въчетвертую, онъ невольно подошелъ къ висъвшей на стънъ картинъ. Это была Пречистая Дъва съмладенцемъ на рукахъ.

"Что за картина! что за чудная живопись!" разсуждаль онъ. "Вотъ, кажется, говоритъ! кажется, живая! А Дитя Святое! и ручки прижало, и усмъхается, бъдное! А краски! Боже ты мой, какія краски! Тутъ вохры, я думаю, и на копъйку не пошло, все ярь да баканъ. А голубая такъ и горитъ! Важная работа! Должно быть, грунтъ наведенъ былъ самымъ дорогимъ блейвасомъ. Сколь однакожъ ни удивительно сіе малеваніе, но эта мъдная ручка", продолжалъ онъ, подходя къ двери и щупая замокъ: "еще большаго достойна удивленія. Экъ какая чистая выдълка! Это все, я думаю, нъмецкіе кузнецы за самыя дорогія цъны дълали…"

Можетъ быть, долго еще бы разсуждалъ кузнецъ, если бы лакей съ галунами не толкнулъ его подъ руку и не напомнилъ, чтобы онъ не отставалъ отъ другихъ. Запорожцы прошли еще двъ залы и остановились. Тутъ велъно имъ было дожидаться. Въ залъ толпилось нъсколько генераловъ въ шитыхъ золотомъ мундирахъ. Запорожцы поклонились на всъ стороны и стали въ кучу.

Минуту спустя, вошелъ, въ сопровожденіи цълой свиты, величественнаго роста, довольно плотный человъкъ въ гетьманскомъ мундиръ, въ желтыхъ сапожкахъ. Волосы на немъ были растрепаны, одинъ глазъ немного кривъ, на лицъ изображалась какая-то надменная величавость, во всъхъ движеніяхъ видна была привычка повелъвать. Всъ генералы, которые расхаживали довольно спъсиво въ золотыхъ мундирахъ, засуетились и съ низкими поклонами, казалось, ловили каждое его слово и даже малъйшее движеніе, чтобы сейчасъ летъть выполнять его. Но гетьманъ не обратилъ даже и внима-

Digitized by Google

нія на все это, едва кивнулъ головою и подошелъ къ запорожцамъ.

Запорожцы всъ отвъсили поклонъ въ ноги.

"Всъ ли вы здъсь?" спросилъ онъ протяжно, произнося слова немного въ носъ.

"Та вси, батько!" отвъчали запорожцы, кланяясь снова.

"Не забудьте говорить такъ, какъ я васъ училъ!"

"Нѣтъ, батько, не позабудемъ".

"Это царь?" спросилъ кузнецъ одного изъ запорожцевъ. "Куда тебъ царь! это самъ Потемкинъ", отвъчалъ тотъ.

Въ другой комнатъ послышались голоса, и кузнецъ не зналъ, куда дъть свои глаза отъ множества вошедшихъ дамъ, въ атласныхъ платьяхъ, съ длинными хвостами, и придворныхъ въ шитыхъ золотомъ кафтанахъ и съ пучками назади. Онъ только видълъ одинъ блескъ и больше ничего.

Запорожцы вдругъ всѣ пали на землю и закричали въ одинъ голосъ: ,,Помилуй, мамо! помилуй!"

Кузнецъ, не видя ничего, растянулся и самъ, со всѣмъ усердіемъ, на полу.

"Встаньте!" прозвучалъ надъ ними повелительный и вмѣстѣ пріятный голосъ. Нѣкоторые изъ придворныхъ засуетились и толкали запорожцевъ.

"Не встанемъ, мамо! не встанемъ! Умремъ, а не встанемъ!" кричали запорожцы.

Потемкинъ кусалъ себъ губы; наконецъ, подошелъ самъ и повелительно шепнулъ одному изъ запорожцевъ. Запорожцы поднялись.

Тутъ осмѣлился и кузнецъ поднять голову и увидѣлъ стоявшую передъ собою небольшого роста женщину, нѣсколько даже дородную, напудренную, съ голубыми глазами и вмѣстѣ съ тѣмъ величественно улыбающимся видомъ, который такъ умѣлъ покорять себѣ все и могъ только принадлежать одной царствующей женщинѣ.

"Свѣтлѣйшій обѣщалъ меня познакомить сегодня съ моимъ народомъ, котораго я до сихъ поръ еще не видала", говорила дама съ голубыми глазами, разсматривая съ любопытствомъ запорожцевъ. "Хорошо ли васъ здѣсь содержатъ?" продолжала она, подходя ближе.

"Та спасиби, мамо! Провіянтъ даютъ хорошій, хотя бараны здѣшніе совсѣмъ не то, что у насъ на Запорожьи,—почему жъ не жить какъ-нибудь?.."

Потемкинъ поморщился, видя, что запорожцы говорятъ совершенно не то, чему онъ ихъ училъ...



Одинъ изъ запорожцевъ, пріосанясь, выступилъ впередъ: "Помилуй, мамо! Чѣмъ тебя твой вѣрный народъ прогнѣвилъ? Развѣ держали мы руку поганаго татарина; развѣ соглашались въ чемъ-либо съ турчиномъ; развѣ измѣнили тебѣ дѣломъ или помышленіемъ? За что жъ немилость? Прежде слышали мы, что приказываешь вездѣ строить крѣпости отъ насъ; послѣ слышали, что хочешь поворотить въ карабинеры; теперь слышимъ новыя напасти. Чѣмъ виновато запорожское войско? Тѣмъ ли, что перевело твою армію чрезъ Перекопъ и помогло твоимъ енераламъ порубать крымцевъ?.."

Потемкинъ молчалъ и небрежно чистилъ небольшою щеточкою свои брильянты, которыми были унизаны его руки.

"Чего же хотите вы?" заботливо спросила Екатерина. Запорожцы значительно взглянули другъ на друга.

"Теперь пора! царица спрашиваетъ, чего хотите!" сказалъ самъ себъ кузнецъ и вдругъ повалился на землю.

"Ваше царское величество, не прикажите казнить, прикажите миловать! Изъ чего, не во гнъвъ будь сказано вашей царской милости, сдъланы черевички, что на ногахъ вашихъ? Я думаю, ни одинъ швецъ, ни въ одномъ государствъ на свъть, не сумъетъ такъ сдълать. Боже ты мой, что если бы моя жинка надъла такіе черевики!"

Государыня засмѣялась. Придворные засмѣялись тоже. Потемкинъ и хмурился, и улыбался вмѣстѣ. Запорожцы начали толкать подъ руку кузнеца, думая, не съ ума ли онъ сошелъ.

"Встань!" сказала ласково государыня. "Если такъ тебъ хочется имъть такіе башмаки, то это не трудно сдълать. Принесите ему сей же часъ башмаки самые дорогіе, съ золотомъ! Право, мнъ очень нравится это простодушіе! Вотъ вамъ", продолжала государыня, устремивъ глаза на стоявшаго подалье отъ другихъ господина, съ полнымъ, но нъсколько блъднымъ лицомъ, котораго скромный кафтанъ съ большими перламутровыми пуговицами показывалъ, что онъ не принадлежалъ къ числу придворныхъ: "предметъ, достойный остроумнаго пера вашего".

"Вы, ваше императорское величество, слишкомъ милостивы. Тутъ нуженъ, по крайней мъръ, Лафонтенъ!, отвъчалъ, поклонясь, человъкъ съ перламутровыми пуговицами.

"По чести скажу вамъ: я до сихъ поръ безъ памяти отъ вашего "Бригадира", Вы удивительно хорошо читаете! Однакожъ", продолжала государыня, обращаясь снова къ запорожцамъ: "я слышала, что на Съчъ у васъ никогда не женятся".



"Якъ же, мамо! Вѣдь человѣку, сама знаешь, безъ жинки нельзя жить", отвѣчалъ тотъ самый запорожецъ, который разговаривалъ съ кузнецомъ, и кузнецъ удивился, слыша, что этотъ запорожецъ, зная такъ хорошо грамотный языкъ, говоритъ съ царицею, какъ будто нарочно, самымъ грубымъ, обыкновенно называемымъ мужицкимъ нарѣчіемъ. "Хитрый народъ!" подумалъ онъ самъ въ себѣ; "вѣрно, не даромъ онъ это дѣлаетъ".

"Мы не чернецы", продолжалъ запорожецъ, а люди грѣшные. Падки, какъ и все честное христіанство, до скоромнаго. Есть у насъ не мало такихъ, которые имѣютъ женъ, только не живутъ съ ними на Сѣчѣ. Есть такіе, что имѣютъ женъ въ Польшѣ; есть такіе, что имѣютъ женъ въ Украйнѣ; есть такіе, что имѣютъ женъ и въ Турещинѣ".

Въ это время кузнецу принесли башмаки.

"Боже ты мой, что за украшеніе! вскрикнуль онъ радостно, ухвативъ башмаки. "Ваше царское величество! что жъ, когда башмаки такіе на ногахъ, и въ нихъ, чаятельно, ваше благородіе, ходите и на ледъ ковзяться, і) какія жъ должны быть самыя ножки? Думаю, по малой мъръ, изъ чистаго сахара".

Государыня, которая точно имѣла самыя стройныя и прелестныя ножки, не могла не улыбнуться, слыша такой комплиментъ изъ устъ простодушнаго кузнеца, который въ своемъ запорожскомъ платъѣ могъ почесться красавцемъ, несмотря на смуглое лицо.

Обрадованный такимъ благосклоннымъ вниманіемъ, кузнецъ уже хотѣлъ было разспросить хорошенько царицу обовсемъ: правда ли, что цари ѣдятъ одинъ только медъ да сало, и тому подобное; но почувствовавъ, что запорожцы толкаютъ его подъ бока, рѣшился замолчать. И когда государыня, обратившись къ старикамъ, начала разспрашивать, какъ у нихъ живутъ на Сѣчѣ, какіе обычаи водятся, онъ, отошедши назадъ, нагнулся къ карману, сказалъ тихо: "выноси меня отсюда скорѣй!" и вдругъ очутился—за шлагбаумомъ.

"Утонулъ! ей Богу, утонулъ! Вотъ, чтобы я не сошла съ этого мъста, если не утонулъ!" лепетала толстая ткачиха, стоя въ кучъ Диканьскихъ бабъ, посереди улицы.

"Что-жъ, развъ я лгунья какая? Развъ я у кого-нибудь корову украла? Развъ я сглазила кого, что ко мнъ не имъютъ



<sup>1)</sup> Кататься, скользить.

въры?" кричала баба въ козацкой свиткъ съ фіолетовымъ носомъ, размахивая руками. "Вотъ, чтобы мнъ воды не захотълось пить, если старая Переперчиха не видъла собственными глазами, какъ повъсился кузнецъ!"

"Кузнецъ повъсился? Вотъ тебъ на!" сказалъ голова, выходившій отъ Чуба, остановился и протъснился ближе къ разговаривавшимъ.

"Скажи лучше, чтобъ тебѣ водки не захотѣлось пить, старая пьяница!" отвѣчала ткачиха. "Нужно быть такой сумасшедшей, какъ ты, чтобы повѣситься! Онъ утонулъ! утонулъ въ пролубѣ! Это я такъ знаю, какъ то, что ты была сейчасъ у шинкарки".

"Срамница! вишь, чѣмъ стала попрекать!" гнѣвно возразила баба съ фіолетовымъ носомъ. "Молчала бы, негодница! Развѣ я не знаю, что къ тебѣ дьякъ ходитъ каждый вечеръ".

Ткачиха вспыхнула.

"Что дьякъ? къ кому дьякъ? что ты врешь?"

"Дьякъ?" пропѣла, тѣснясь къ ссорившимся, дьячиха, въ тулупѣ изъ заячьяго мѣха, крытомъ синею китайкой. "Я дамъ знать дьяка! Кто это говоритъ: дьякъ?"

"А вотъ къ кому ходитъ дьякъ!" сказала баба съ фіолетовымъ носомъ, указывая на ткачиху.

"Такъ это ты, сука?" сказала дьячиха, подступая къ ткачихѣ: "такъ это ты, вѣдьма, напускаешь на него туманъ и поишь нечистымъ зельемъ, чтобы ходилъ къ тебѣ?"

"Отвяжись отъ меня, сатана!" говорила, пятясь, ткачиха.

"Вишь, проклятая вѣдьма, чтобъ ты не дождалась дѣтей своихъ видѣть! Негодная! Тьфу!" Тутъ дьячиха плюнула прямо въ глаза ткачихѣ.

Ткачиха хотъла и себъ сдълать то же, но, вмъсто того, плюнула въ небритую бороду головъ, который, чтобы лучше все слышать, подобрался къ самымъ спорившимъ.

"А, скверная баба! закричалъ голова, обтирая полою лицо и поднявши кнутъ. Это движеніе заставило всѣхъ разойтись, съ ругательствами, въ разныя стороны. "Экая мерзость! повторялъ голова, продолжая обтираться. "Такъ кузнецъ утонулъ! Боже ты мой! А какой важный живописецъ былъ! Какіе ножи крѣпкіе, серпы, плуги умѣлъ выковывать! Что за сила была! Да", продолжалъ онъ, задумавшись: "такихъ людей мало у насъ на селѣ. То-то я, еще сидя въ проклятомъ мѣшкѣ, замѣчалъ, что бѣдняжка былъ крѣпко не въ духѣ. Вотъ тебѣ и кузнецъ! былъ, а теперь и нѣтъ! А я собирался было подковать свою рябую кобылу!..." И, будучи полонъ такихъ христіанскихъ мыслей, голова тихо побрелъ въ свою хату.



Оксана смутилась, когда до нея дошли такія вѣсти. Она мало вѣрила глазамъ Переперчихи и толкамъ бабъ; она знала, что кузнецъ довольно набоженъ, чтобы рѣшиться погубить свою душу. Но что, если онъ, въ самомъ дѣлѣ, ушелъ съ намѣреніемъ никогда не возвращаться въ село? А врядъ ли и въ другомъ мѣстѣ найдется такой молодецъ, какъ кузнецъ. Онъ же такъ любилъ ее! Онъ долѣе всѣхъ выносилъ ея капризы... Красавица всю ночь подъ своимъ одѣяломъ поворачивалась съ праваго бока на лѣвый, съ лѣваго на правый, и не могла заснуть. То, разметавшись въ обворожительной наготѣ, которую ночной мракъ скрывалъ даже отъ нея самой, она почти вслухъ бранила себя; то, пріутихнувъ, рѣшалась ни объ чемъ не думать—и все думала. И вся горѣла, и къ утру влюбилась по уши въ кузнеца.

Чубъ не изъявилъ ни радости, ни печали объ участи Вакулы. Его мысли заняты были однимъ: онъ никакъ не могъ позабыть въроломства Солохи и, сонный, не переставалъ бранить ее.

Настало утро. Вся церковь еще до свъта была полна народа. Пожилыя женщины, въ бълыхъ намиткахъ, въ бълыхъ суконныхъ свиткахъ, набожно крестились у самаго входа церковнаго. Дворянки, въ зеленыхъ и желтыхъ кофтахъ, а иныя даже въ синихъ кунтушахъ, съ золотыми назади усами, стояли впереди ихъ. Дъвчата, у которыхъ на головахъ намотана была цълая лавка лентъ, а на шеъ монистъ, крестовъ и дукатовъ, старались пробраться еще ближе къ иконостасу. Но впереди всъхъ стояли дворяне и простые мужики съ усами, съ чубами, съ толстыми шеями и только что выбритыми подбородками, всѣ большею частію въ кобенякахъ, изъ подъ которыхъ выказывалась бълая, а у иныхъ и синяя свитка. На всъхъ лицахъ, куда ни взглянь, видънъ былъ праздникъ. Голова заранъе облизывался, воображая, какъ онъ разговъется колбасою; дъвчата помышляли о томъ, какъ онъ будутъ ковзяться съ хлопцами на льду; старухи усерднъе, нежели когда-либо, шептали молитвы. По всей церкви слышно было, какъ козакъ Свербыгузъ клалъ поклоны. Одна только Оксана стояла какъ будто не своя: молилась и не молилась. На сердцъ у нея столпилось столько разныхъ чувствъ, одно другого досаднъе, одно другого печальнъе, что лицо ея выражало одно только сильное смущеніе; слезы дрожали въ глазахъ. Дъвчата не могли понять этому причины и не подозрѣвали, чтобы виною былъ кузнецъ. Однакожъ, не одна Оксана была занята кузнецомъ. Всѣ міряне замѣтили, что праздникъ—какъ будто не праздникъ, что какъ будто все чего-то недостаетъ. Какъ на бъду,



"Погляди, какія я тебѣ принесъ черевики!"—сказалъ Вакула... Рис. В. Замирайло.

дьякъ, послѣ путешествія въ мѣшкѣ, охрипъ и дребезжалъ едва слышнымъ голосомъ; правда, пріѣзжій пѣвчій славно бралъ басомъ, но куда бы лучше было, еслибы и кузнецъ былъ, который всегда, бывало, какъ только пѣли "Отче нашъ" или "Иже херувимы", всходилъ на крылосъ и выводилъ оттуда тѣмъ же самымъ напѣвомъ, какимъ поютъ и въ Полтавѣ. Кътому же онъ одинъ исправлялъ должность церковнаго титара. Уже отошла заутреня, послѣ заутрени отошла обѣдня... Куда-жъ это, въ самомъ дѣлѣ, запропастился кузнецъ?

Еще быстрѣе въ остальное время ночи несся чортъ съ кузнецомъ назадъ, и мигомъ очутился Вакула около своей хаты. Въ это время пропѣлъ пѣтухъ.

"Куда?" закричалъ кузнецъ, ухватя за хвостъ хотъвшаго убъжать чорта. "Постой, пріятель, еще не все: я еще не поблагодарилъ тебя".

Тутъ, схвативши хворостину, отвѣсилъ онъ ему три удара, и бѣдный чортъ припустилъ бѣжать, какъ мужикъ, котораго только что выпарилъ засѣдатель. Итакъ, вмѣсто того, чтобы провесть, соблазнить и одурачить другихъ, врагъ человѣческаго рода былъ самъ одураченъ.

Послѣ сего Вакула вошелъ въ сѣни, зарылся въ сѣно и проспалъ до обѣда. Проснувшись, онь испугался, когда увидѣлъ, что солнце уже высоко: "Я проспалъ заутреню и обѣдню!"

Тутъ благочестивый кузнецъ погрузился въ уныніе, разсуждая, что это, вѣрно, Богъ нарочно, въ наказаніе за грѣшное его намѣреніе погубить свою душу, наслалъ сонъ, который не далъ даже ему побывать, въ такой торжественный праздникъ, въ церкви. Но, однакожъ, успокоивъ себя тѣмъ, что въ слѣдующую недѣлю исповѣдается въ этомъ попу, и съ нынѣшняго же дня начнетъ бить по пятидесяти поклоновъ цѣлый годъ, заглянулъ онъ въ хату; но въ ней не было никого. Видно, Солоха еще не возвращалась.

Бережно вынулъ онъ изъ-за пазухи башмаки и снова изумился дорогой работъ и чудному происшествію минувшей ночи; умылся, одълся, какъ можно лучше, надълъ то самое платье, которое досталъ отъ запорожцевъ, вынулъ изъ сундука новую шапку ръшетиловскихъ смушекъ съ синимъ верхомъ, которой не надъвалъ еще ни разу съ того времени, какъ купилъ ее еще въ бытность въ Полтавъ; вынулъ также новый всъхъ цвътовъ поясъ; положилъ все это вмъстъ съ нагайкою въ платокъ и отправился прямо къ Чубу.



Чубъ выпучилъ глаза, когда вошелъ къ нему кузнецъ, и не зналъ, чему дивиться: тому ли, что кузнецъ воскресъ, тому ли, что кузнецъ смѣлъ къ нему прійти, или тому, что онъ нарядился такимъ щеголемъ и запорожцемъ. Но еще больше изумился онъ, когда Вакула развязалъ платокъ и положилъ передъ нимъ новехонькую шапку и поясъ, какого не видано было на селъ, а самъ повалился ему въ ноги и проговорилъ умоляющимъ голосомъ: "Помилуй, батько! не гнъвись! Вотътебъ и нагайка: бей, сколько душа пожелаетъ. Отдаюсь самъ, во всемъ каюсь; бей, да не гнъвись только. Ты жъ, когда-то, братался съ покойнымъ батькомъ, вмѣстѣ хлѣбъ-соль ѣли и магарычъ пили".

Чубъ не безъ тайнаго удовольствія видълъ, какъ кузнецъ, который никому на сель въ усъ не дулъ, сгибалъ въ рукъ пятаки и подковы, какъ гречневые блины, тотъ самый кузнецъ. лежалъ теперь у ногъ его. Чтобъ еще больше не уронить себя, Чубъ взялъ нагайку и ударилъ ею три раза по спинъ. "Ну, будетъ съ тебя, вставай! Старыхъ людей всегда слушай! Забудемъ все, что было межъ нами. Ну, теперь говори, чего тебъ хочется?"

"Отдай, батько, за меня Оксану!"

Чубъ немного подумалъ, поглядълъ на шапку и поясъ: шапка была чудная, поясъ также не уступалъ ей; вспомнилъ о въроломной Солохъ и сказалъ ръшительно: "Добре! присылай сватовъ! "

"Ай!" вскрикнула Оксана, переступая черезъ порогъ и увидъвъ кузнеца, и вперила съ изумленіемъ и радостью въ него очи.

"Погляди, какіе я тебѣ принесъ черевики!" сказалъ Вакула: "тѣ самые, которые носитъ царица".

"Нѣтъ, нѣтъ! мнѣ не нужно черевиковъ!" говорила она, махая руками и не сводя съ него очей: "я и безъ черевиковъ"... Далће она не договорила и покраснћла.

Кузнецъ подошелъ ближе, взялъ ее за руку; красавица и очи потупила. Еще никогда не была она такъ чудно хороша. Восхищенный кузнецъ тихо поцъловалъ ее, и лицо ея пуще загорѣлось, и она стала еще лучше.

Проъзжалъ черезъ Диканьку блаженной памяти архіерей, хвалилъ мъсто, на которомъ стоитъ село и, проъзжая по улицъ, остановился передъ новою хатою.

"А чья это такая размалеванная хата?" спросилъ преосвященный у стоявшей близь дверей красивой женщины съ дитятей на рукахъ.



"Кузнеца Вакулы!" сказала ему, кланяясь, Оксана, потому что это именно была она.

"Славно! славная работа!" сказалъ преосвященный, разглядывая двери и окна. А окна всѣ были обведены кругомъ красною краскою; на дверяхъ же вездѣ были козаки на лошадяхъ, съ трубками въ зубахъ.

Но еще больше похвалилъ преосвященный Вакулу, когда узналъ, что онъ выдержалъ церковное покаяніе и выкрасилъ даромъ весь лъвый крылосъ зеленою краскою съ красными цвътами.

Это, однакожъ, не все. На стѣнѣ съ боку, какъ войдешь въ церковь, намалевалъ Вакула чорта въ аду, такого гадкаго, что всѣ плевали, когда проходили мимо; а бабы, какъ только расплакивалось у нихъ на рукахъдитя, подносили его къ картинѣ и говорили: "онъ бачъ, яка кака намалевана!" И дитя, удерживая слезёнки, косилось на картину и жалось къ груди своей матери.





## СТРАШНАЯ МЕСТЬ.

Шумитъ, гремитъ конецъ Кіева: есаулъ Горобець празднуетъ свадьбу своего сына. Наъхало много людей къ есаулу въ гости. Въ старину любили хорошенько повсть, еще лучше любили попить, а еще лучше любили повеселиться. Прівхаль на гнфдомъ конф своемъ и запорожецъ Микита прямо съ разгульной попойки съ Перешляя поля, гдв поилъ онъ семь дней и семь ночей королевскихъ шляхтичей краснымъ виномъ. Пріѣхалъ и названный братъ есаула, Данило Бурульбашъ, съ другого берега Днъпра, гдъ, промежъ двумя горами, былъ его хуторъ, съ молодою женою Катериною и съ годовымъ сыномъ. Дивились гости бѣлому лицу пани Катерины, чернымъ, какъ нѣмецкій бархатъ, бровямъ, нарядной сукнѣ и исподницѣ изъ голубого полутабенеку, сапогамъ съ серебряными подковами; но еще больше дивились тому, что не прівхаль вмвств съ нею старый отецъ. Всего только годъ жилъ онъ на Заднапровьи, а двадцать одинъ пропадалъ безъ вѣсти и воротился къ дочкѣ своей, когда уже та вышла замужъ и родила сына. Онъ върно, много наразсказалъ бы дивнаго. Да какъ и не разсказать, бывши такъ долго въ чужой землѣ! Тамъ все не такъ; и люди не тѣ, и церквей христовыхъ нѣтъ... Но онъ не пріѣхалъ.

Гостямъ поднесли варенуху съ изюмомъ и сливами, и на немаломъ блюдѣ коровай. Музыканты принялись за исподку его, испеченную вмѣстѣ съ деньгами и, на время притихнувъ, положили возлѣ себя цимбалы, скрипки и бубны. Между тѣмъ молодицы и дѣвчата, утершись шитыми платками, выступали снова изъ рядовъ своихъ; а парубки, схватившись въ боки, гордо озираясь на стороны, готовы были понестись имъ навстрѣчу,—какъ старый есаулъ вынесъ двѣ иконы благословить молодыхъ. Тѣ иконы достались ему отъ честнаго схимника, старца Вареоломея. Не богата на нихъ утварь, не горитъ



"Пропади, образъ сатаны! Тутъ тебъ нътъ мъста". Рисунокъ К. Трутовскаго.

ни серебро, ни золото, но никакая нечистая сила не посмѣетъ прикоснуться къ тому, у кого онѣ въ домѣ. Приподнявъ иконы вверхъ, есаулъ готовился сказать короткую молитву... какъ вдругъ закричали, перепугавшись, игравшія на землѣ дѣти, а вслѣдъ за ними попятился народъ, и всѣ показывали со страхомъ пальцами на стоявшаго посреди ихъ козака. Кто онъ таковъ, никто не зналъ. Но уже онъ протанцовалъ на славу козачка и уже успѣлъ насмѣшить обступившую его толпу. Когда же есаулъ поднялъ иконы, вдругъ все лицо козака перемѣнилось: носъ выросъ и наклонился на сторону, вмѣсто карихъ запрыгали зеленыя очи, губы засинѣли, подбородокъ задрожалъ и заострился, какъ копье, изо рта выбъжалъ клыкъ, изъ-за головы поднялся горбъ, и сталъ козакъ-старикъ.

"Это онъ! это онъ!" кричали въ толпѣ, тѣсно прижимаясь другъ къ другу.

"Колдунъ показался снова!" кричали матери, хватая за руки дътей своихъ.

Величаво и сановито выступилъ впередъ есаулъ и сказалъ громкимъ голосомъ, выставивъ противъ него иконы: "Пропади, образъ сатаны! тутъ тебъ нътъ мъста". И, зашипъвъ и щелкнувъ, какъ волкъ, зубами, пропалъ чудный старикъ.

Пошли, пошли и зашумъли, какъ море въ непогоду, толки и ръчи между народомъ.

"Что это за колдунъ?" спрашивали молодые и небывалые люди.

"Бѣда будетъ!" говорили старые, качая головами. И вездѣ, по всему широкому подворью есаула, стали собираться въ кучки и слушать исторіи про чуднаго колдуна. Но всѣ почти говорили разно, и навърно никто не могъ разсказать про него.

На дворъ выкатили бочку меду и не мало поставили ведеръ грецкаго вина. Все повеселъло снова. Музыканты грянули, -- дъвчата, молодицы, лихое козачество, въ яркихъ жупанахъ, понеслись. Девяностолътнее и столътнее старье, подгулявъ, пустилось и себъ приплясывать, поминая не даромъ пропавшіе годы, Пировали до поздней ночи, и пировали такъ, какъ теперь уже не пируютъ. Стали гости расходиться, но мало побрело во-свояси: много осталось ночевать у есаула на широкомъ дворъ; а еще больше козачества заснуло само, непрошенное, подъ лавками, на полу, возлѣ коня, близъ хлѣва: гдъ пошатнулась съ хмеля козацкая голова, тамъ и лежитъ и храпитъ на весь Кіевъ.

II.

Тихо свътитъ по всему міру: то мъсяцъ показался изъ-за горы. Будто Дамасскою дорогою и бълою, какъ снъгъ, кисеею покрыль онъ гористый берегъ Днъпра, и тънь ушла еще далъе въ чащу сосенъ.

Посреди Днѣпра плылъдубъ. 1) Сидятъ впереди два хлопца. черныя козацкія шапки на бекрень, и подъ веслами, какъ будто отъ огнива огонь, летятъ брызги во всъ стороны.

Отчего не поютъ козаки? Не говорятъ ни о томъ, какъ уже ходятъ по Украйнъ ксендзы и перекрещиваютъ козацкій народъ въ католиковъ, ни о томъ, какъ два дня билась при

<sup>1)</sup> Большая лодка.

Соленомъ озерѣ орда? Какъ имъ пѣть, какъ говорить про лихія дѣла? Панъ ихъ Данило призадумался и рукавъ его кармазиннаго жупана опустился изъ дуба и черпаетъ воду; пани ихъ Катерина тихо колышетъ дитя и не сводитъ съ нею очей, а на незастланную полотномъ нарядную сукню сѣрою пылью валится вода.

Любо глянуть съ середины Днѣпра на высокія горы, на широкіе луга, на зеленые лѣса! Горы тѣ—не горы: подошвы у нихъ нѣтъ, внизу ихъ, какъ и вверху, острая вершина, и подъ ними и надъ ними высокое небо. Тѣ лѣса, что стоятъ на холмахъ, не лѣса: то волосы, поросшіе на косматой головѣ лѣсного дѣда. Подъ нею въ водѣ моется борода, и подъ бородою, и надъ волосами высокое небо. Тѣ луга—не луга: то зеленый поясъ, перепоясавшій посерединѣ круглое небо; и въ верхней половинѣ, и въ нижней половинѣ прогуливается мѣсяцъ.

Не глядитъ панъ Данило по сторонамъ, глядитъ онъ на молодую жену свою. "Что, моя молодая жена, моя золотая Катерина, вдалася въ печаль?"

"Я не въ печаль вдалася, панъ мой Данило! Меня устрашили чудные разсказы про колдуна. Говорятъ, что онъ родился такимъ страшнымъ,.. и никто изъ дѣтей сызмала не хотѣлъ играть съ нимъ. Слушай, панъ Данило, какъ страшно говорятъ: что будто ему все чудилось, что всѣ смѣются надънимъ. Встрѣтится ли подъ темный вечеръ съ какимъ-нибудь человѣкомъ, и ему тотчасъ покажется, что онъ открываетъ ротъ и скалитъ зубы. И на другой день находили мертвымъ того человѣка. Мнѣ чудно, мнѣ страшно было, когда я слушала эти разсказы", говорила Катерина, вынимая платокъ и вытирая имъ лицо спавшаго на рукахъ дитяти. На платкѣ были вышиты ею краснымъ шелкомъ листья и ягоды.

Панъ Данило ни слова, и сталъ поглядывать на темную сторону, гдѣ далеко, изъ-за лѣса, чернѣлъ земляной валъ, изъ за вала подымался старый замокъ. Надъ бровями разомъ вырѣзались три морщины; лѣвая рука гладила молодецкіе усы. Не такъ еще страшно, что колдунъ", говорилъ онъ: "какъ страшно то, что онъ недобрый гость. Что ему за блажь пришла притащиться сюда? Я слышалъ, что хотятъ ляхи строить какую-то крѣпость, чтобы перерѣзать намъ дорогу къ запорожцамъ. Пусть это правда... Я размечу чертовское гнѣздо, если только пронесется слухъ, что у него какой-нибудь притонъ. Я сожгу стараго колдуна, такъ что и воронамъ нечего будетъ расклевать. Однакожъ, думаю, онъ не безъ золота и всякаго добра. Вотъ гдѣ живетъ этотъ дьяволъ! Если у него водится золото... Мы сейчасъ будемъ плыть мимо кре-



"Знаю, что затъваешь ты: не предвъщаетъ мнъ ничего добраго встръча съ нимъ. Но ты такъ тяжело дышишь, такъ сурово глядишь, брови твои такъ угрюмо надвинулись на очи!"...

"Молчи, баба!" съ сердцемъ сказалъ Данило: "съ вами кто свяжется, самъ станетъ бабой. Хлопецъ, дай мнѣ огня въ пюльку!" Тутъ оборотился онъ къ одному изъ гребцовъ, который, выколотивши изъ своей люльки горячую золу, сталъ перекладывать ее въ люльку своего пана. "Пугаетъ меня колдуномъ!" продолжалъ панъ Данило. "Козакъ, слава Богу, ни чертей, ни ксендзовъ не боится. Много было бы проку, если бы мы стали слушаться женъ. Не такъ ли, хлопцы? Наша жена—люлька да острая сабля!"

Катерина замолчала, потупивши очи въ сонную воду; а вътеръ дергалъ воду рябью, и весь Днъпръ серебрился, какъ волчья шерсть середи ночи.

Дубъ повернулъ и сталъ держаться лѣсистаго берега. На берегу виднѣлось кладбище: ветхіе кресты толпились въ кучу. Ни калина не растетъ межъ ними, ни трава не зеленѣетъ, только мѣсяцъ грѣетъ ихъ съ небесной вышины.

"Слышите ли, хлопцы, крики? Кто-то зоветъ насъ на помощь!" сказалъ панъ Данило, оборотясь къ гребцамъ своимъ.

"Мы слышимъ крики, и, кажется, съ той стороны", разомъ сказали хлопцы, указывая на кладбище.

Но все стихло. Лодка поворотила, и стала огибать выдавшійся берегъ. Вдругъ гребцы опустили весла и недвижно уставили очи. Остановился и панъ Данило: страхъ и холодъ проръзался въ козацкія жилы.

Крестъ на могилъ зашатался, и тихо поднялся изъ нея высохшій мертвецъ. Борода до пояса; на пальцахъ когти длинные, еще длинные самыхъ пальцевъ. Тихо поднялъ онъ руки вверхъ. Лицо все задрожало у него и покривилось. Страшную муку, видно, терпълъ онъ. "Душно мнѣ! душно!" простоналъ онъ дикимъ, не человъчьимъ голосомъ. Голосъ его, будто ножъ, царапалъ сердце, и мертвецъ вдругъ ушелъ подъ землю. Зашатался другой крестъ, и опять вышелъ мертвецъ, еще страшнъе, еще выше прежняго: весь заросъ, борода по колъна, и еще длиннъе костяные когти. Еще диче закричалъ онъ: "душно мнъ!" и ушелъ подъ землю. Пошатнулся третій крестъ, поднялся третій мертвецъ. Казалось, однъ только ко-



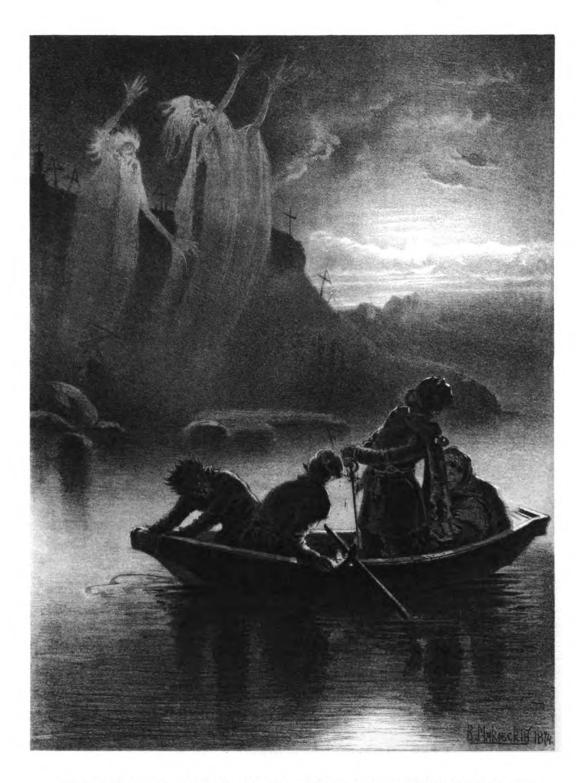

Пошатнулся третій крестъ поднялся третій мертвецъ.

сти поднялись высоко надъ землею. Борода по самыя пяты, пальцы съ длинными когтями вонзились въ землю. Страшно протянулъ онъ руки вверхъ, какъ будто хотълъ достать мъсяцъ, и закричалъ такъ, какъ будто кто-нибудь сталъ пилить его желтыя кости...

Дитя, спавшее на рукахъ у Катерины, вскрикнуло и пробудилось; сама пани вскрикнула; гребцы пороняли шапки въ Днъпръ; самъ панъ вздрогнулъ.

Все вдругъ пропало, какъ будто не бывало; однакожъ, долго хлопцы не брались за весла. Заботливо поглядълъ Бурульбашъ на молодую жену, которая въ испугъ качала на рукахъ кричавшее дитя, прижалъ ее къ сердцу и поцъловалъ въ лобъ. "Не пугайся, Катерина! Гляди: ничего нътъ! " говорилъ онъ, указывая по сторонамъ. "Это колдунъ хочетъ устрашить людей, чтобы никто не добрался до нечистаго гнъзда его. Бабъ только однъхъ онъ напугаетъ этимъ! Дай сюда на руки сына! "

При семъ словъ поднялъ панъ Данило своего сына вверхъ и поднесъ къ губамъ: "Что, Иванъ, ты не боишься колдуновъ?—"Нътъ", говори; "тятя, я козакъ".—Полно же, перестань плакать! домой пріъдемъ! Пріъдемъ домой—мать накормитъ кашею, положитъ тебя спать въ люльку, запоетъ:

Люли, люли, люли! Люли, сынку, люли! Да выростай, выростай въ забаву! Козачеству на славу, Вороженькамъ въ расправу!

"Слушай, Катерина: мнѣ кажется, что отецъ твой не хочетъ жить въ ладу съ нами. Пріѣхалъ угрюмый, суровый, какъ будто сердится... Ну, недоволенъ,—зачѣмъ и пріѣзжать? Не хотѣлъ выпить за козацкую волю! Не покачалъ на рукахъ дитяти! Сперва было я ему хотѣлъ повѣрить все, что лежитъ на сердцѣ, да не беретъ что-то, и рѣчь заикнулась. Нѣтъ, у него не козацкое сердце! Козацкія сердца, когда встрѣтятся гдѣ, какъ не выбьются изъ груди другъ другу навстрѣчу! Что, мои любые хлопцы, скоро берегъ? Ну, шапки я вамъ дамъ новыя. Тебѣ; Стецько, дамъ выложенную бархатомъ съ золотомъ. Я ее снялъ вмѣстѣ съ головою у татарина: весь его снарядъ достался мнѣ; одну только его душу я выпустилъ на волю. Ну, причаливай! Вотъ, Иванъ, мы и пріѣхали, а ты все плачешь! Возьми его, Катерина!"

Всѣ вышли. Изъ-за горы показалась соломенная кровля: то дѣдовскіе хоромы пана Данила. За ними еще гора, а тамъ уже и поле, а тамъ хоть сто верстъ пройди, не сыщешь ни одного козака.

сочинения гоголя, т. і.





Хуторъ пана Данила между двумя горами въ узкой долинь, сбъгающей къ Днъпру. Невысокіе у него хоромы; хата на видъ, какъ и у простыхъ козаковъ, и въ ней одна свътлица; но есть гдъ помъститься тамъ и ему, и женъ его, и старой прислужницѣ, и десяти отборнымъ молодцамъ. Вокругъ стѣнъ вверху идутъ дубовыя полки. Густо на нихъ стоятъ миски, горшки для трапезы. Есть межъ ними и кубки серебряные, и чарки, оправленныя въ золото, дарственныя и добытыя на войнъ. Ниже висятъ дорогіе мушкеты, сабли, пищали, копья; волею и неволею перешли они отъ татаръ, турокъ и ляховъ; не мало за то и вызубрены. Глядя на нихъ, панъ Данило какъ будто по значкамъ припоминалъ свои схватки. Подъ стѣною, внизу, дубовыя, гладко вытесанныя лавки; возлѣ нихъ, передъ лежанкою, виситъ на веревкахъ, продътыхъ въ кольцо, привинченное къ потолку, люлька. Во всей свътлицъ полъ гладко убитый и смазанный глиною. На лавкахъ спитъ съ женою панъ Данило, на лежанкъ старая прислужница; въ люлькъ тъшится и убаюкивается малое дитя; на полу покотомъ ночуютъ молодцы. Но козаку лучше спать на гладкой землѣ при вольномъ небѣ; ему не пуховикъ и не перина нужны: онъ моститъ себъ подъ голову свъжее съно и вольно протягивается на травъ. Ему весело, проснувшись середи ночи, взглянуть на высокое, засъянное звъздами небо и вздрогнуть отъ ночного холода, принесшаго свъжесть козацкимъ косточкамъ; потягиваясь и бормоча сквозь сонъ, закуриваетъ онъ люльку и закутывается кръпче въ теплый кожухъ.

Не рано проснулся Бурульбашъ послѣ вчерашняго веселья и, проснувшись, сѣлъ въ углу на лавкѣ и началъ натачивать новую, вымѣнянную имъ, турецкую саблю; а пани Катерина принялась вышивать золотомъ шелковый ручникъ.

Вдругъ вошелъ Катерининъ отецъ, разсерженъ, нахмуренъ, съ заморскою люлькою въ зубахъ, приступилъ къ дочкѣ и сурово сталъ выспрашивать ее: что за причина тому, что такъ поздно воротилась она домой.

"Про эти дѣла, тесть, не ее, а меня спрашивать! Не жена, а мужъ отвѣчаетъ. У насъ уже такъ водится, не погнѣвайся! "говорилъ Данило, не оставляя своего дѣла: "можетъ, въ иныхъ невѣрныхъ земляхъ этого не бываетъ,—я не знаю".

Краска выступила на суровомъ лицѣ тестя, и очи дико блеснули. "Кому жъ, какъ не отцу, смотрѣть за своею дочкой! "бормоталъ онъ про себя. "Ну, я тебя спрашиваю: гдѣ таскался до поздней ночи?"



"А вотъ это дѣло, дорогой тесть! На это я тебѣ скажу, что я давно уже вышелъ изъ тѣхъ, которыхъ бабы пеленаютъ. Знаю, какъ сидѣть на конѣ; умѣю держать въ рукахъ и саблю острую, еще кое-что умѣю... Умѣю никому и отвѣта не давать въ томъ, что дѣлаю".

"Я вижу, Данило, я знаю, ты желаешь ссоры! Кто скрывается, у того, върно, на умъ недоброе дъло".

"Думай себѣ, что хочешь", сказалъ Данило: "думаю и я себѣ. Слава Богу, ни въ одномъ еще безчестномъ дѣлѣ не былъ; всегда стоялъ за вѣру православную и отчизну, не такъ, какъ иные бродяги: таскаются, Богъ знаетъ, гдѣ, когда православные бьются на смерть, а послѣ нагрянутъ убирать не ими засѣянное жито. На уніатовъ даже не похожи: не заглянутъ въ Божію церковь. Такихъ бы нужно допросить порядкомъ, гдѣ они таскаются".

"Э, козакъ! знаешь ли ты... Я плохо стрѣляю: всего за сто саженъ пуля моя пронизываетъ сердце; я и рублюсь незавидно: отъ человѣка остаются куски мельче крупъ, изъ которыхъ варятъ кашу".

"Я готовъ", сказалъ панъ Данило, бойко перекрестивши воздухъ саблею, какъ будто зналъ, на что ее выточилъ.

"Данило!" закричала громко Катерина, ухвативши его за руку и повиснувъ на ней: "вспомни, безумный, погляди, на кого ты подымаешь руку! Батько, твои волосы бѣлы, какъ снѣгъ, а ты разгорѣлся, какъ неразумный хлопецъ!"

"Жена!" крикнулъ грозно панъ Данило: "ты знаешь, я не люблю этого; въдай свое бабье дъло!"

Сабли страшно звукнули; желѣзо рубило желѣзо, и искрами, будто пылью, обсыпали себя козаки. Съ плачемъ ушла Катерина въ особую свѣтлицу, кинулась въ постель и закрыла уши, чтобы не слышать сабельныхъ ударовъ. Но не такъ худо бились козаки, чтобы можно было заглушить ихъ удары. Сердце ея хотѣло разорваться на части; по всему ея тѣлу, слышала она, какъ проходили звуки: тукъ, тукъ. "Нѣтъ, не вытерплю, не вытерплю... Можетъ, уже алая кровь бьетъ ключомъ изъ бѣлаго тѣла; можетъ, теперь изнемогаетъ мой милый, а я лежу здѣсь!" И вся блѣдная, едва переводя духъ, вошла въ хату.

Ровно и страшно бились козаки; ни тотъ, ни другой не одолъваетъ. Вотъ наступаетъ Катерининъ отецъ—подается панъ Данило; наступаетъ панъ Данило—подается суровый отецъ, и опять наравнъ. Кипятъ. Размахнулись... ухъ! Сабли звенятъ... и, гремя, отлетъли въ сторону клинки.

10\*



"Благодарю Тебя Боже!" сказала Катерина и вскрикнула снова, когда увидъла, что козаки взялись за мушкеты. Поправили кремни, взвели курки.

Выстрѣлилъ панъ Данило,—не попалъ. Нацѣлился отецъ... Онъ старъ, онъ видитъ не такъ зорко, какъ молодой, однакожъ, не дрожитъ его рука. Выстрѣлъ загремѣлъ... Пошатнулся панъ Данило; алая кровь выкрасила лѣвый рукавъ козацкаго жупана.

"Нѣтъ!" закричалъ онъ: "я не продамъ такъ дешево себя. Не лѣвая рука, а правая атаманъ. Виситъ у меня на стѣнъ турецкій пистолетъ: еще ни разу во всю жизнь не измѣнялъ онъ мнѣ. Слѣзай со стѣны, старый товарищъ! покажи другу услугу!" Данило протянулъ руку.

"Данило!" закричала въ отчаяніи, схвативши его за руки и бросившись ему въ ноги, Катерина: "не за себя молю. Мнъ одинъ конецъ: та недостойная жена, которая живетъ послъ своего мужа; Днѣпръ, холодный Днѣпръ будетъ мнѣ могилою... Но погляди на сына, Данило! погляди на сына! Кто пригрѣетъ бѣдное дитя? Кто приголубитъ его? Кто выучитъ его летать на ворономъ конъ, биться за волю и въру, пить и гулять покозацки? Пропадай, сынъ мой! пропадай! Тебя не хочетъ знать отецъ твой! Гляди, какъ онъ отворачиваетъ лицо свое. О, я теперь знаю тебя! Ты звърь, а не человъкъ! У тебя волчье сердце, а дума лукавой гадины! Я думала, что у тебя капля жалости есть, что въ твоемъ каменномъ тълъ человъчье чувство горитъ. Безумно же я обманулась. Тебъ это радость принесетъ. Твои кости станутъ танцовать въ гробѣ съ веселья, когда услышатъ, какъ нечестивые звъри ляхи кинутъ въ пламя твоего сына, когда сынъ твой будетъ кричать подъ ножами и окропомъ. О, я знаю тебя! Ты радъ бы изъ гроба встать и раздувать шапкою огонь, взвихрившійся подъ нимъ!"

"Постой, Катерина! Ступай, мой ненаглядный Иванъ, я поцълую тебя! Нътъ, дитя мое, никто не тронетъ волоска твоего. Ты выростешь на славу отчизны; какъ вихорь, будешь ты летать передъ козаками, съ бархатною шапочкою на головъ, съ острою саблею въ рукъ. Дай, отецъ, руку! Забудемъ бывшее между нами! Что сдълалъ передъ тобою неправаго—винюсь. Что же ты не даешь руки?" говорилъ Данило отцу Катерины, который стоялъ на одномъ мъстъ, не выражая на лицъ своемъ ни гнъва, ни примиренія.

"Отецъ!" вскричала Катерина, обнявъ и поцѣловавъ его: "не будь неумолимъ, прости Данила: онъ не огорчитъ больше тебя!"



"Для тебя только, моя дочь, прощаю!" отвъчалъ онъ, поцъловавъ ее и блеснувъ странно очами.

Катерина немного вздрогнула: чуденъ показался ей и поцѣлуй, и странный блескъ очей. Она облокотилась на столъ, на которомъ перевязывалъ раненую свою руку панъ Данило, передумывая, что худо и не по-козацки сдѣлалъ онъ, прося прощенія, когда не былъ ни въ чемъ виноватъ.

## IV.

Блеснулъ день, но не солнечный: небо хмурилось, и тонкій дождь сѣялся на поля, на лѣса, на широкій Днѣпръ. Проснулась пани Катерина, но не радостна: очи заплаканы, и вся она смутна и неспокойна. "Мужъ мой милый, мужъ дорогой! чудный мнѣ сонъ снился!"

"Какой сонъ, моя любая пани Катерина?"

"Снилось мнѣ, чудно, право, и такъ живо, будто наяву, снилось мнѣ, что отецъ мой есть тотъ самый уродъ, котораго мы видѣли у есаула. Но, прошу тебя, не вѣрь сну: какихъ глупостей не привидится! Будто я стояла передъ нимъ, дрожала вся, боялась, и отъ каждаго слова его стонали мои жилы. Еслибъ ты слышалъ, что онъ говорилъ..."

"Что же онъ говорилъ, моя золотая Катерина?"

"Говорилъ: "Ты посмотри на меня, Катерина, я хорошъ! Люди напрасно говорятъ, что я дуренъ. Я буду тебъ славнымъ мужемъ. Посмотри, какъ я поглядываю очами!"—Тутъ навелъ онъ на меня огненныя очи, я вскрикнула и пробудиласъ".

"Да, сны много говорятъ правды. Однакожъ, знаешь ли ты, что за горою не такъ спокойно? Чуть ли не ляхи стали выглядывать снова. Мнѣ Горобець прислалъ сказать, чтобы я не спалъ; напрасно только онъ заботится: я и безъ того не сплю. Хлопцы мои въ эту ночь срубили двѣнадцать засѣковъ. Посполитство будемъ угощать свинцовыми сливами, а шляхтичи потанцуютъ и отъ батоговъ".

"А отецъ знаетъ объ этомъ?"

"Сидитъ у меня на шеѣ твой отецъ! Я до сихъ поръ разгадать его не могу. Много, вѣрно, онъ грѣховъ надѣлалъ въ чужой землѣ. Что-жъ, въ самомъ дѣлѣ, за причина: живетъ около мѣсяца, и хоть бы разъ развеселился, какъ добрый козакъ! Не захотѣлъ выпить меду! Слышишь, Катерина: не захотѣлъ меду выпить, который я вытрусилъ у Брестовскихъ жидовъ. Эй, хлопецъ! крикнулъ панъ Данило: "бѣги, малый, въ погребъ, да принеси жидовскаго меду! Горѣлки даже не



пьетъ! Экая пропасть! Мнѣ кажется, пани Катерина, что онъ и въ Господа Христа не въруетъ? А? какъ тебѣ кажется?"

"Богъ знаетъ, что говоришь ты, панъ Данило!"

"Чудно, пани!" продолжалъ Данило, принимая глиняную кружку отъ козака: "поганые католики даже падки до водки; одни только турки не пьютъ. Что, Стецько, много хлебнулъ меду въ подвалѣ?"

"Попробовалъ только, панъ!"

"Лжешь, собачій сынъ! Вишь, какъ мухи напали на усы! Я по глазамъ вижу, что хватилъ съ полведра. Эхъ, козаки! Что за голой народъ! Все отдать готовъ товарищу, а хмельное высущитъ самъ. Я, пани Катерина, что-то давно уже былъ пьянъ. А?"

"Вотъ давно! а въ прошедшій..."

"Не бойся, не бойся, больше кружки не выпью! А вотъ и турецкій игуменъ лѣзетъ въ дверь!" проговорилъ онъ сквозь зубы, увидя тестя, нагнувшагося, чтобъ войти въ дверь.

"А что-жъ это, моя дочь!" сказалъ отецъ, снимая съ головы шапку и поправляя поясъ, на которомъ висѣла сабля съ чудными каменьями: "солнце уже высоко, а у тебя обѣдъ не готовъ".

"Готовъ объдъ, панъ отецъ, сейчасъ поставимъ! Вынимай горшокъ съ галушками!" сказала пани Катерина старой прислужницъ, обтиравшей деревянную посуду. "Постой, лучше я сама выну", продолжала Катерина: "а ты позови хлопцевъ".

Всѣ сѣли на полу въ кружокъ: противъ покута панъ отецъ, по лѣвую руку панъ Данило, по правую руку пани Катерина и десять наивѣрнѣйшихъ молодцовъ, въ синихъ и желтыхъ жупанахъ.

"Не люблю я этихъ галушекъ!" сказалъ панъ отецъ, немного поъвши и положивши ложку: "никакого вкуса нътъ!"

"Знаю, что тебъ лучше жидовская лапша", подумалъ про себя Данило. "Отчего же, тесть", продолжалъ онъ вслухъ: "ты говоришь, что вкуса нътъ въ галушкахъ? Худо сдъланы, что ли? Моя Катерина такъ дълаетъ галушки, что и гетьману ръдко достается ъсть такія. А брезгать ими нечего: это христіанское кушанье! Всъ святые люди и угодники Божіи ъдали галушки".

Ни слова отецъ; замолчалъ и панъ Данило.

Подали жаренаго кабана съ капустою и сливами. "Я не люблю свинины!" сказалъ Катерининъ отецъ, выгребая лож-кою капусту.



"Для чего же не любить свинины?" сказалъ Данило: "одни турки и жиды не ъдятъ свинины".

Еще суровъе нахмурился отецъ.

Только одну лемишку съ молокомъ и ѣлъ старый отецъ и потянулъ, вмѣсто водки, изъ фляжки, бывшей у него за пазухой, какую-то черную воду.

Пообъдавши, заснулъ Данило молодецкимъ сномъ и проснулся только около вечера. Сълъ и сталъ писать листы въ козацкое войско; а пани Катерина начала качать ногою люльку, сидя на лежанкъ. Сидитъ панъ Данило, глядитъ лъвымъ глазомъ на писаніе, а правымъ въ окошко. А изъ окошка далеко блестятъ горы и Днѣпръ; за Днѣпромъ синѣютъ лѣса; мелькаетъ сверху прояснившееся ночное небо. Но не далекимъ небомъ и не синимъ лѣсомъ любуется панъ Данило: глядитъ онъ на выдавшійся мысъ, на которомъ чернѣлъ старый замокъ. Ему почудилось, будто блеснуло въ замкъ огнемъ узенькое окошко. Но все тихо; это, върно, показалось ему. Слышно только, какъ глухо шумитъ внизу Днѣпръ, и съ трехъ сторонъ, одинъ за другимъ, отдаются удары мгновенно пробудившихся волнъ. Онъ не бунтуетъ; онъ, какъ старикъ, ворчитъ и ропщетъ; ему все не мило; все перемѣнилось около него; тихо враждуетъ онъ съ прибережными горами, лѣсами, лугами и несетъ на нихъ жалобу въ Черное море.

Вотъ по широкому Днѣпру зачернѣла лодка, и въ замкѣ снова какъ будто блеснуло что-то. Потихоньку свистнулъ Данило и выбѣжалъ на свистъ вѣрный хлопецъ. "Бери, Стецько, съ собою скорѣе острую саблю да винтовку, да ступай за мною!"

"Ты идешь?" спросила пани Катерина.

"Иду, жена. Нужно осмотръть всъ мъста, все ли въ порядкъ".

"Мнѣ, однакожъ, страшно оставаться одной. Меня сонъ такъ и клонитъ; что, если мнѣ приснится то же самое? Я даже не увѣрена, точно ли то сонъ былъ,—такъ это происходило живо".

"Съ тобою старуха остается; а въ съняхъ и на дворъ спятъ козаки!"

"Старуха спитъ уже, а козакамъ что-то не върится. Слушай, панъ Данило: замкни меня въ комнатъ, а ключъ возъми съ собою. Мнъ тогда не такъ будетъ страшно; а козаки пусть лягутъ передъ дверями".

"Пусть будетъ такъ!" сказалъ Данило, стирая пыль съ винтовки и насыпая на полку порохъ.



Върный Стецько уже стоялъ одътый по всей козацкой сбруъ. Данило надълъ смушевую шапку, закрылъ окошко, задвинулъ засовами дверь, замкнулъ и, промежъ спавшими своими козаками, вышелъ потихоньку изъ двора въ горы.

Небо почти все прочистилось Свѣжій вѣтеръ чуть-чуть повѣвалъ съ Днѣпра. Если бы не слышно было издали стенанія чайки, то все бы казалось онѣмѣвшимъ. Но вотъ почудился шорохъ... Бурульбашъ съ вѣрнымъ слугою тихо спрятался за терновникъ, прикрывавшій срубленный засѣкъ. Кто-то въ красномъ жупанѣ, съ двумя пистолетами, съ саблею при боку, спускался съ горы.—,,Это тесть!" проговорилъ панъ Данило, разглядывая его изъ-за куста. "Зачѣмъ и куда ему итти въ эту пору? Стецько, не зѣвай, смотри въ оба глаза, куда возьметъ дорогу панъ отецъ". Человѣкъ въ красномъ жупанѣ сошелъ на самый берегъ и поворотилъ къ выдавшемуся мысу. "А! вотъ куда!" сказалъ панъ Данило. "Что, Стецько, вѣдь онъ какъ разъ потащился къ колдуну въ дупло?"

"Да, върно, не въ другое мъсто, панъ Данило! иначе мы бы видъли его на другой сторонъ; но онъ пропалъ около замка".

"Постой же, вылъземъ, а потомъ пойдемъ по слъдамъ. Тутъ что-нибудь да кроется. Нътъ, Катерина, я говорилъ тебъ, что отецъ твой недобрый человъкъ; не такъ онъ и дълалъ все, какъ православный".

Уже мелькнули панъ Данило и его върный хлопецъ на выдавшемся берегу. Вотъ уже ихъ и не видно; непробудный лъсъ, окружавшій замокъ, спряталъ ихъ. Верхнее окошко тихо засвътилось; внизу стоятъ козаки и думаютъ, какъ бы влъзть имъ: ни воротъ, ни дверей не видно; со двора, върно, есть ходъ; но какъ войти туда? Издали слышно, какъ гремятъ цъпи и бъгаютъ собаки.

"Что я думаю долго?" сказалъ панъ Данило, увидя передъ окномъ высокій дубъ: "стой тутъ, малый! Я полъзу на дубъ: съ него прямо можно глядъть въ окошко".

Тутъ снялъ онъ съ себя поясъ, бросилъ внизъ саблю, чтобъ не звенѣла, и, ухватясь за вѣтви, поднялся вверхъ. Окошко все еще свѣтилось. Присѣвши на сукъ, возлѣ самаго окна, уцѣпился онъ рукою за дерево и глядитъ: въ комнатѣ и свѣчи нѣтъ, а свѣтитъ. По стѣнамъ чудные знаки; виситъ оружіе, но все странное: такого не носятъ ни турки, ни крымцы, ни ляхи, ни христіане, ни славный народъ шведскій. Подъ потолкомъ взадъ и впередъ мелькаютъ нетопыри, и тѣнь отъ нихъ мелькаетъ по стѣнамъ, по дверямъ, по помосту. Вотъ отворилась безъ скрипа дверь. Входитъ кто-то въ красномъ



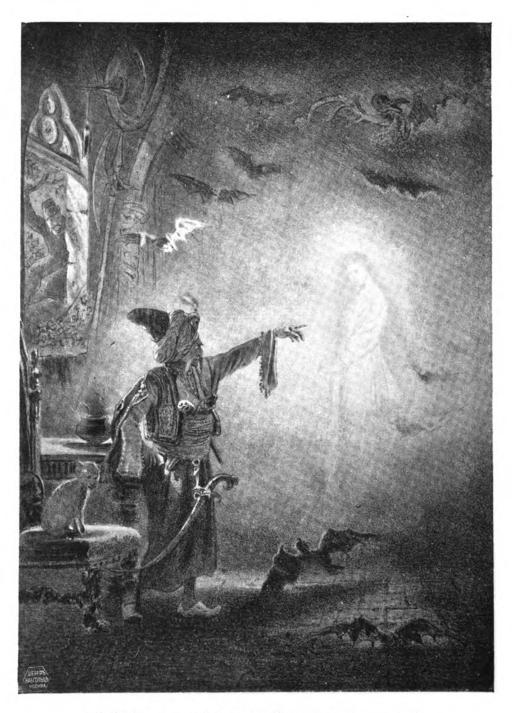

"O! Зачъмъ ты меня вызвалъ?"—тихо простонала она. Рис. К. Маковскаго.

жупанѣ и прямо къ столу, накрытому бѣлою скатертью. "Это онъ, это тесть!" Панъ Данило опустился немного ниже и прижался крѣпче къ дереву.

Но тестю некогда глядѣть, смотритъ ли кто въ окошко, или нѣтъ. Онъ пришелъ пасмуренъ, не въ духѣ, сдернулъ со стола скатерть—и вдругъ по всей комнатѣ тихо разлился прозрачно-голубой свѣтъ; только не смѣшавшіяся волны прежняго блѣдно-золотого переливались, ныряли, словно въ голубомъ морѣ, и тянулись слоями, будто на мраморѣ. Тутъ поставилъ онъ на столъ горшокъ и началъ кидать въ него какія-то травы.

Панъ Данило сталъ вглядываться и не замѣтилъ уже на немъ краснаго жупана; вмѣсто того показались на немъ широкія шаровары, какія носятъ турки; за поясомъ пистолеты; на головѣ какая-то чудная шапка, исписанная вся не русскою и не польскою грамотою. Глянулъ въ лицо—и лицо стало перемѣняться: носъ вытянулся и повиснулъ надъ губами; ротъ въ минуту раздался до ушей; зубъ выглянулъ изо рта, нагнулся на сторону, и сталъ передъ нимъ тотъ самый колдунъ, который показался на свадьбѣ у есаула. "Правдивъ сонъ твой, Катерина!" подумалъ Бурульбашъ.

Колдунъ сталъ прохаживаться вокругъ стола, знаки стали быстръе перемъняться на стънъ, а нетопыри залетали сильнъе внизъ и вверхъ, взадъ и впередъ. Голубой свътъ становился ръже, ръже и совсъмъ какъ будто потухнулъ. свътлица освътилась уже тонкимъ розовымъ свътомъ. Казалось, съ тихимъ звономъ разливался чудный свътъ по всъмъ угламъ и вдругъ пропалъ, и стала тьма. Слышался только шумъ, будто вътеръ въ тихій часъ вечера наигрывалъ, кружась по водному зеркалу, нагибая еще ниже въ воду серебряныя ивы. И чудится пану Данилъ, что въ свътлицъ блеститъ мъсяцъ, ходятъ звъзды, неясно мелькаетъ темносинее небо и холодъ ночного воздуха пахнулъ даже ему въ лицо. И чудится пану Данилѣ (тутъ онъ сталъ щупать себя за усы, не спитъ ли), что уже не небо въ свътлицъ, а его собственная опочивальня: висятъ на стѣнѣ его татарскія и турецкія сабли; около стѣнъ полки, на полкахъ домашняя посуда и утварь; на столъ хлъбъ и соль: виситъ люлька... но вмъсто образовъ выглядываютъ страшныя лица: на лежанкъ... но сгустившійся туманъ покрылъ все, и стало опять темно. И опять съ чуднымъ звономъ освътилась вся свътлица розовымъ свътомъ, и опять стоитъ колдунъ неподвижно въ чудной чалмъ своей. Звуки стали сильнъе и гуще, тонкій розовый свътъ становился ярче, и что-то бѣлое, какъ будто облако, вѣяло посреди хаты; и чудится пану



Данилѣ, что облако то не облако, что то стоитъ женщина; только изъ чего она: изъ воздуха, что ли, выткана? Отчего же она стоитъ и земли не трогаетъ, и не опершись ни на что, и сквозь нее просвѣчиваетъ розовый свѣтъ и мелькаютъ на стѣнѣ знаки? Вотъ она какъ-то пошевелила прозрачною головою своею: тихо свѣтятся ея блѣдно-голубыя очи; волосы вьются и падаютъ по плечамъ ея, будто свѣтло-сѣрый туманъ; губы блѣдно алѣютъ, будто сквозь бѣло-прозрачное утреннее небо льется едва примѣтный алый свѣтъ зари; брови слабо темнѣютъ... Ахъ! это Катерина! Тутъ почувствовалъ Данило, что члены у него оковались; онъ силился говорить, но губы шевелились безъ звука.

Неподвижно стоялъ колдунъ на своемъ мѣстѣ. "Гдѣ ты была?" спросилъ онъ, и стоявшая передъ нимъ затрепетала.

"О! зачѣмъ ты меня вызвалъ?" тихо простонала она. "Мнѣ было такъ радостно. Я была въ томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ родилась и прожила пятнадцать лѣтъ. О, какъ хорошо тамъ! Какъ зеленъ и душистъ тотъ лугъ, гдѣ я играла въ дѣтствѣ! И полевые цвѣточки тѣ же, и хата наша, и огородъ! О, какъ обняла меня добрая мать моя! Какая любовь у ней въ очахъ! Она приголубливала меня, цѣловала въ уста и щеки, расчесывала частымъ гребнемъ мою русую косу... Отецъ!" тутъ она вперила въ колдуна блѣдныя очи: "зачѣмъ ты зарѣзалъ мать мою?"

Грозно колдунъ погрозилъ пальцемъ. "Развѣ я тебя просилъ говорить про это?" И воздушная красавица задрожала.—"Гдѣ теперь пани твоя?"

"Пани моя, Катерина, теперь заснула, а я и обрадовалась тому, вспорхнула и полетъла. Мнъ давно хотълось увидъть мать. Мнъ вдругъ сдълалось пятнадцать лътъ; я вся стала легка, какъ птица. Зачъмъ ты меня вызвалъ?"

"Ты помнишь все то, что я говорилъ тебъ вчера?" спросилъ колдунъ такъ тихо, что едва можно было разслушать."

"Помню, помню; но чего бы не дала я, чтобы только забыть это. Бъдная Катерина! она многаго не знаетъ изъ того, что знаетъ душа ея".

"Это Катеринина душа", подумалъ панъ Данило; но все еще не смълъ пошевелиться.

"Покайся, отецъ! Не страшно ли, что послѣ каждаго убійства твоего мертвецы поднимаются изъ могилъ?"

"Ты опять за старое!" грозно прервалъ колдунъ. "Я поставлю на своемъ, я заставлю тебя сдълать, что мнъ хочется. Катерина полюбитъ меня!.."



"О, ты чудовище, а не отецъ мой!" простонала она. "Нѣтъ, не будетъ по-твоему! Правда, ты взялъ нечистыми чарами твоими власть вызывать душу и мучить ее; но одинъ только Богъ можетъ заставлять ее дѣлать то, что Ему угодно. Нѣтъ, никогда Катерина, доколѣ я буду держаться въ ея тѣлѣ, не рѣшится на богопротивное дѣло. Отецъ! близокъ страшный судъ! Еслибъ ты и не отецъ мой былъ, и тогда бы не заставилъ меня измѣнить моему любому, вѣрному мужу. Еслибы мужъ мой и не былъ мнѣ вѣренъ и милъ, и тогда бы я не измѣнила ему, потому что Богъ не любитъ клятвопреступныхъ и невѣрныхъ душъ".

Тутъ вперила она блъдныя очи свои въ окошко, подъ которымъ сидълъ панъ Данило, и неподвижно остановилась...

"Куда ты глядишь? Кого ты тамъ видишь?" закричалъ колдунъ.

Воздушная Катерина задрожала. Но ужъ панъ Данило былъ давно на землѣ и пробирался съ своимъ вѣрнымъ Стецькомъ въ свои горы. "Страшно, страшно!" говорилъ онъ про себя, почувствовавъ какую-то робость въ козацкомъ сердцѣ, и скоро прошелъ дворъ свой, на которомъ такъ же крѣпко спали козаки, кромѣ одного, сидѣвшаго на сторожѣ и курившаго люльку.

Небо все было засъяно звъздами.

## ٧.

"Какъ хорошо ты сдѣлалъ, что разбудилъ меня!" говорила Катерина, протирая очи шитымъ рукавомъ своей сорочки и разглядывая съ ногъ до головы стоявшаго передъ нею мужа. "Какой страшный сонъ мнѣ видѣлся! Какъ тяжело дышала грудь моя! Ухъ!.. Мнѣ казалось, что я умираю..."

"Какой же сонъ? ужъ не этотъ ли?" И сталъ Бурульбашъ разсказывать женѣ своей все, имъ видѣнное.

"Ты какъ это узналъ, мой мужъ?" спросила, изумившись, Катерина. "Но нѣтъ, многое мнѣ неизвѣстно изъ того, что ты разсказываешь. Нѣтъ, мнѣ не снилось, чтобы отецъ убилъ мать мою; ни мертвецовъ, ничего не видѣлось мнѣ. Нѣтъ, Данило, ты не такъ разсказываешь. Ахъ, какъ страшенъ отецъ мой!"

"И не диво, что тебъ многое не видълось. Ты не знаешь и десятой доли того, что знаетъ душа. Знаешь ли, что отецъ твой антихристъ? Еще въ прошломъ году, когда собирался я вмъстъ съ ляхами на крымцевъ (тогда еще я держалъ руку



этого невърнаго народа), мнъ говорилъ игуменъ Братскаго монастыря (онъ, жена, святой человъкъ), что антихристъ имъетъ власть вызывать душу каждаго человъка; а душа гуляетъ по своей волъ, когда заснетъ онъ, и летаетъ вмъстъ съ архангелами около Божіей свътлицы. Мнъ съ перваго раза не показалось лицо твоего отца. Еслибы я зналъ, что у тебя такой отецъ, я бы не женился на тебъ; я бы кинулъ тебя и не принялъ бы на душу гръха, породнившись съ антихристовымъ племенемъ".

"Данило!" сказала Катерина, закрывъ лицо руками и рыдая: "я ли виновна въ чемъ передъ тобою? Я ли измѣнила тебѣ, мой любый мужъ? Чѣмъ же навела на себя гнѣвъ твой? Невѣрно развѣ служила тебѣ? Сказала ли противное слово, когда ты ворочался навеселѣ съ молодецкой пирушки? Тебѣ ли не родила черноброваго сына?.."

"Не плачь, Катерина; я тебя теперь знаю и не брошу ни за что. Гръхи всъ лежатъ на отцъ твоемъ".

"Нѣтъ, не называй его отцомъ моимъ! Онъ не отецъ мнѣ. Богъ свидѣтель, я отрекаюсь отъ него, отрекаюсь отъ отца! Онъ антихристъ, богоотступникъ! Пропадай онъ, тони онъ— не подамъ руки спасти его; сохни онъ отъ тайной травы—не подамъ воды напиться ему. Ты у меня отецъ мой!"

#### VI.

Въ глубокомъ подвалъ у пана Данила, за тремя замками, сидитъ колдунъ, закованный въ желъзныя цъпи; а подалъ надъ Днѣпромъ горитъ бѣсовскій его замокъ, и алыя, какъ кровь, волны хлебещутъ И толпятся вокругъ старинныхъ стънъ. Не за колдовство и не за богопротивныя дъла сидитъ въ глубокомъ подвалъ колдунъ: имъ судія Богъ; сидитъ онъ за тайное предательство, за сговоры съ врагами православной русской земли — продать католикамъ украинскій народъ и выжечь христіанскія церкви. Угрюмъ колдунъ; дума черная, какъ ночь, у него въ головъ; всего только одинъ день остается жить ему, а завтра пора распрощаться съ міромъ: завтра ждетъ его казнь. Не совсъмъ легкая казнь ждетъ его: это еще милость, когда сварятъ его живого въ котлъ, или сдерутъ съ него гръшную кожу. Угрюмъ колдунъ, поникнулъ головою. Можетъ-быть, онъ уже и кается передъ смертнымъ часомъ; только не такіе грѣхи его, чтобы Богъ простилъ ему. Вверху передъ нимъ узкое окно, переплетенное желѣзными палками. Гремя цъпями, поднялся онъ къ окну поглядъть, не пройдетъ ли его дочь. Она кротка, не памятозлобна, какъ голубка: не умилосердится ли надъ отцомъ?.. Но никого нѣтъ. Внизу бѣжитъ дорога; по ней никто не пройдетъ. Пониже ея гуляетъ Днѣпръ; ему ни до кого нѣтъ дѣла: онъ бушуетъ, и унывно слышать колоднику однозвучный шумъ его.



Рисунокъ Д. Чичагова.

Вотъ кто-то показался по дорогѣ—это козакъ! И тяжело вздохнулъ узникъ. Опять все пусто. Вотъ кто-то вдали спускается... развѣвается зеленый кунтушъ... горитъ на головѣ золотой корабликъ... Это она! Еще ближе приникнулъ онъ къ окну. Вотъ уже подходитъ близко...

"Катерина! дочь! умилосердись, подай милостыню!.."

Она нѣма, она не хочетъ слушать, она и глазъ не наведетъ на тюрьму, и уже прошла, уже и скрылась. Пусто во

всемъ мірѣ; унывно шумитъ Днѣпръ; грусть залегаетъ въ сердце; но вѣдаетъ ли эту грусть колдунъ?

День клонится къ вечеру. Уже солнце сѣло; уже и нѣтъ его. Уже и вечеръ: свѣжо; гдѣ-то мычитъ волъ; откуда-то навѣваются звуки; вѣрно, гдѣ-нибудь народъ идетъ съ работы и веселится; по Днѣпру мелькаетъ лодка... кому нужда до колодника? Блеснулъ на небѣ серебряный серпъ; вотъ кто-то идетъ съ противной стороны по дорогѣ; трудно разглядѣть въ темнотѣ; это возвращается Катерина.

"Дочь, Христа ради! и свиръпые волченята не станутъ рвать свою мать, — дочь, хотя взгляни на преступнаго отца своего!"

Она не слушаетъ и идетъ,

"Дочь, ради несчастной матери!.."

Она остановилась.

"Приди принять послѣднее мое слово!"

"Зачъмъ ты зовешь меня, богоотступникъ? Не называй меня дочерью! Между нами нътъ никакого родства. Чего ты хочешь отъ меня ради несчастной моей матери?"

Катерина! мнъ близокъ конецъ; я знаю, меня твой мужъ хочетъ привязать къ кобыльему хвосту и пустить по полю, а, можетъ, еще и страшнъйшую выдумаетъ казнь..."

"Да развъ есть на свътъ казнь, равная твоимъ гръхамъ? Жди ее; никто не станетъ просить за тебя".

"Катерина! меня не казнь страшить, но муки на томъ свътъ... Ты невинна, Катерина: душа твоя будетъ летать въ раю около Бога; а душа богоотступнаго отца твоего будетъ горъть въ огнъ въчномъ, и никогда не угаснетъ тотъ огонь: все силънъе и сильнъе будетъ онъ разгораться; ни капли росы никто не уронитъ, ни вътеръ не пахнетъ"...

"Этой казни я не властна умалить", сказала Катерина, отвернувшись.

"Катерина! постой на одно слово: ты можешь спасти мою душу. Ты не знаешь еще, какъ добръ и милосердъ Богъ. Слышала ли ты про апостола Павла, какой былъ онъ грѣшный человѣкъ, но послѣ покаялся—и сталъ святымъ".

"Что я могу сдълать, чтобы спасти твою душу?" сказала Катерина. "Мнъ ли, слабой женщинъ, объ этомъ подумать?"

"Еслибы мнѣ удалось отсюда выйти, я бы все кинулъ. Покаюсь: пойду въ пещеры; надѣну на тѣло жесткую власяницу, день и ночь буду молиться Богу. Не только скоромнаго, не возьму рыбы въ ротъ! Не постелю одежды, когда стану спать! И все буду молиться, все молиться! И когда не сниметъ съ



меня милосердіе Божіе хотя сотой доли гръховъ, закопаюсь по шею въ землю или замуруюсь въ каменную стъну; не возьму ни пищи, ни питія, и умру; а все добро свое отдамъ чернецамъ, чтобы сорокъ дней и сорокъ ночей правили по мнъ панихиду". вать твоихъ цѣпей".

Задумалась Катерина. "Хотя я отопру, но мнъ не раско-

"Я не боюсь цъпей", говорилъ онъ: "ты говоришь, что они заковали мои руки и ноги? Нътъ, я напустилъ имъ въ глаза туманъ, и вмъсто руки, протянулъ сухое дерево. Вотъ я, гляди: на мнъ нътъ теперь ни одной цъпи!" сказалъ онъ, выходя на середину. "Я бы и стънъ этихъ не побоялся и прошелъ бы сквозь нижъ; но мужъ твой и не знаетъ, какія это стъны: ихъ строилъ святой схимникъ, и никакая нечистая сила не можетъ отсюда вывесть колодника, не отомкнувъ тъмъ самымъ ключомъ, которымъ замыкалъ святой келью. Такую самую келью вырою и я себъ, неслыханный гръшникъ, когда выйду на волю".

"Слушай: я выпущу тебя; но если ты меня обманываешь?" сказала Катерина, остановившись передъ дверью: "и вмъсто того, чтобы покаяться, станешь опять братомъ чорту?"

"Нѣтъ, Катерина, мнѣ уже не долго остается жить: близокъ и безъ казни мой конецъ. Неужели ты думаешь, что я предамъ самъ себя на вѣчную муку?"

Замки загремѣли. "Прощай! Храни тебя Богъ Милосердый, дитя мое! сказалъ колдунъ, поцъловавъ ее.

"Не прикасайся ко мнѣ, неслыханный грѣшникъ; уходи скоръе!... говорила Катерина.

Но его уже не было.

"Я выпустила его", сказала она, испугавшись и дико осматривая стъны. "Что я стану теперь отвъчать мужу? Я пропала. Мнѣ живой теперь остается зарыться въ могилу! "И, зарыдавъ, почти упала она на пень, на которомъ сидълъ колодникъ. "Но я спасла душу", сказала она тихо: "я сдълала богоугодное дъло; но мужъ мой... я въ первый разъ обманула его. О, какъ страшно, какъ трудно будетъ мнѣ передъ нимъ говорить неправду! Кто-то идетъ! Это онъ! мужъ!" вскрикнула она отчаянно, и безъ чувствъ упала на землю.

## VII.

"Это я, моя родная дочь! Это я, мое серденько!" услышала Катерина, очнувшись, и увидъла передъ собою старую при-



служницу. Баба, наклонившись, казалось, что-то шептала и, протянувъ надъ нею изсохшую руку свою, опрыскивала ее холодною водою.

"Гдѣ я ?" говорила Катерина, подымаясь и оглядываясь. "Передо мною шумитъ Днѣпръ, за мною горы... Куда завела меня ты, баба?"

"Я тебя не завела, а вывела; вынесла на рукахъ моихъ изъ душнаго подвала; замкнула ключикомъ дверь, чтобы тебъ не досталось чего отъ пана Данила".

Гдѣ же ключъ?" сказала Катерина, поглядывая на свой поясъ. "Я его не вижу".

Его отвязалъ мужъ твой, поглядъть на колдуна, дитя мое".

Поглядъть?... Баба, я пропала!" вскрикнула Катерина.

"Пусть Богъ милуетъ насъ отъ этого, дитя мое! Молчи только, моя паняночка, никто ничего не узнаетъ!"

"Онъ убѣжалъ, проклятый антихристъ! Ты слышала, Катерина: онъ убѣжалъ?" сказалъ панъ Данило, приступая къженѣ своей. Очи метали огонь; сабля, звеня, тряслась при боку его. Помертвѣла жена.

"Его выпустилъ кто-нибудь, мой любый мужъ?" проговорила она, дрожа.

"Выпустилъ, правда твоя; но выпустилъ чортъ. Погляди: вмѣсто него, бревно заковано въ желѣзо. Сдѣлалъ же Богъ такъ, что чортъ не боится козачьихъ лапъ! Если бы только думу объ этомъ держалъ въ головѣ хоть одинъ изъ моихъ козаковъ, и я бы узналъ... я бы и казни ему не нашелъ!"

"А если бы я?..." невольно вымолвила Катерина и, испугавшись, остановилась.

"Если бы ты вздумала, тогда бы ты не жена мнѣ была. Я бы тебя зашилъ тогда въ мѣшокъ и утопилъ бы на самой серединѣ Днѣпра!..."

Духъ занялся у Катерины, и ей чудилось, что волоса стали отдъляться на головъ ея.

### VIII.

На пограничной дорогъ, въ корчмъ, собрались ляхи и пируютъ уже два дня. Что-то не мало всей сволочи. Сошлись, върно, на какой-нибудь наъздъ: у иныхъ и мушкеты есть; чо-каются шпоры; брякаютъ сабли. Паны веселятся и хвастаютъ, говорятъ про небывалыя дъла свои, насмъхаются надъ православьемъ, зовутъ народъ украинскій своими холопьями и важно



крутятъ усы, и важно, задравши головы, разваливаются на лавкахъ. Съ ними и ксендзъ вмъстъ; только и ксендзъ у нихъ на ихъ же стать: и съ виду даже не похожъ на христіанскаго попа: пьетъ и гуляетъ съ ними и говоритъ нечестивымъ языкомъ своимъ срамныя рѣчи. Ни въ чемъ не уступаетъ имъ и челядь: позакидали назадъ рукава оборванныхъ жупановъ своихъ и ходятъ козыремъ, какъ будто бы что путное. Играютъ въ карты, бьютъ картами одинъ другого по носамъ; набрали съ собою чужихъ женъ; крикъ, драка!... Паны бѣснуются и отпускаютъ штуки: хватаютъ за бороду жида, малюютъ ему на нечестивомъ лбу крестъ; стръляютъ въ бабъ холостыми зарядами и танцуютъ краковякъ съ нечестивымъ попомъ своимъ. Не бывало такого соблазна на русской землѣ и отъ татаръ: видно, уже ей Богъ опредѣлилъ за грѣхи терпѣть такое посрамленіе! Слышно между общимъ содомомъ, что говорятъ про заднъпровскій хуторъ пана Данила, про красавицу жену его...

Не на доброе дъло собралась эта шайка!.

## IX.

Сидитъ панъ Данило за столомъ въ своей свѣтлицѣ, подпершись локтемъ, и думаетъ. Сидитъ на лежанкѣ пани Катерина и поетъ пѣсню.

"Что-то грустно мнѣ, жена моя!" сказалъ панъ Данило. "И голова болитъ у меня, и сердце болитъ. Какъ-то тяжело мнѣ! Видно, гдѣ-то недалеко ходитъ смерть моя".

"О, мой ненаглядный мужъ! приникни ко мнѣ головою своею! Зачѣмъ ты приголубливаешь къ себѣ такія черныя думы", подумала Катерина, да не посмѣла сказать. Горько ей было, повинной головѣ, принимать мужнія ласки.

"Слушай, жена моя!" сказалъ Данило: "не оставляй сына, когда меня не будетъ. Не будетъ тебъ отъ Бога счастія, если ты кинешь его, ни въ томъ, ни въ этомъ свътъ. Тяжело будетъ гнить моимъ костямъ въ сырой замлъ, а еще тяжелъе будетъ душъ моей!"

"Что говоришь ты, мужъ мой? Не ты ли издѣвался надъ нами, слабыми женами? А теперь самъ говоришь, какъ слабая жена. Тебѣ еще долго нужно жить".

"Нѣтъ, Катерина, чуетъ душа близкую смерть. Что-то грустно становится на свѣтѣ; времена лихія приходятъ. Охъ! помню я годы: имъ, вѣрно, не воротиться! Онъ былъ еще живъ, честь и слава нашего войска, старый Конашевичъ! Какъ будто передъ очами моими проходятъ теперь козацкіе полки! Это

сочинения гоголя, т. і.





было золотое время, Катерина! Старый гетьманъ сидълъ на ворономъ конъ; блестъла въ рукъ булава; вокругъ сердюки; по сторонамъ шевелилось красное море запорожцевъ. Началъ говорить гетьманъ-и все стало, какъ вкопаное. Заплакалъ старичина, какъ зачалъ воспоминать намъ прежнія дѣла и съчи. Эхъ, если-бъ ты знала, Катерина, какъ ръзались мы тогда съ турками! На головъ моей виденъ и донынъ рубецъ. Четыре пули пролетѣло въ четырехъ мѣстахъ сквозь меня, и ни одна изъ ранъ не зажила совсѣмъ. Сколько мы тогда набрали золота! Дорогіе каменья шапками черпали козаки. Какихъ коней, Катерина, если-бъ ты знала, какихъ коней мы тогда угнали! Охъ, не воевать уже мнѣ такъ! Кажется, и не старъ, и тъломъ бодръ; а мечъ козацкій вываливается изъ рукъ, живу безъ дѣла, и самъ не знаю, для чего живу. Порядку нѣтъ въ Украйнѣ: полковники и есаулы грызутся, какъ собаки, между собою: нѣтъ старшей головы надъ всѣми. Шляхетство наше все перемѣнило на польскій обычай, переняло лукавство... продало душу, принявши унію. Жидовство угнетаетъ бъдный народъ. О время, время! минувшее время! Куда подъвались вы, лъта мои? Ступай, малый, въ подвалъ, принеси мнъ кухоль меду! Выпью за прежнюю долю и за давніе годы!"

"Чѣмъ будемъ принимать гостей, панъ? Съ луговой стороны идутъ ляхи!" сказалъ, вошедши въ хату, Стецько.

"Знаю, зачѣмъ идутъ они", вымолвилъ Данило, подымаясь съ мѣста. "Сѣдлайте, мои вѣрные слуги, коней! Надѣвайте сбрую! Сабли наголо! Не забудьте набрать и свинцоваго толокна: съ честью нужно встрѣтить гостей!"

Но еще не успъли козаки състь на коней и зарядить мушкеты, а уже ляхи, будто упавшій осенью съ дерева на землю листъ, усъяли собою гору.

"Э, да тутъ есть съ къмъ перевъдаться!" сказалъ Данило, поглядывая на толстыхъ пановъ, важно качавшихся впереди на коняхъ въ золотой сбруъ. "Видно, еще разъ доведется намъ погулять на славу! Натъшься же, козацкая душа, въ послъдній разъ! Гуляйте хлопцы; пришелъ нашъ праздникъ!"

И пошла по горамъ потѣха, и запировалъ пиръ: гуляютъ мечи, летаютъ пули, ржутъ и топочутъ кони. Отъ крику безумѣетъ голова; отъ дыму слѣпнутъ очи. Все перемѣшалось; но козакъ чуетъ, гдѣ другъ, гдѣ недругъ; прошумитъ ли пуля—валится лихой сѣдокъ съ коня; свиснетъ сабля—катится по землѣ голова, бормоча языкомъ несвязныя рѣчи.

Но виденъ въ толпъ красный верхъ козацкой шапки пана Данила; мечется въ глаза золотой поясъ на синемъ жупанъ; вихремъ вьется грива вороного коня. Какъ птица, мелькаетъ онъ тамъ и тамъ; покрикиваетъ и машетъ дамасской саблей и рубитъ съ праваго и лѣваго плеча. Руби, козакъ! гуляй, козакъ! Тѣшь молодецкое сердце; но не заглядывайся на золотые сбруи и жупаны: топчи подъ ноги золото и каменья! Коли, козакъ! гуляй, козакъ! но оглянись назадъ: нечестивые ляхи зажигаютъ уже хаты и угоняютъ напуганный скотъ. И, какъ вихрь, поворотилъ панъ Данило назадъ, и шапка съ краснымъ верхомъ мелькаетъ около хатъ, и рѣдѣетъ вокругъ его толпа.

Не часъ, не другой бьются ляхи и козаки; немного становится тъхъ и другихъ; но не устаетъ панъ Данило: сбиваетъ съ съдла длиннымъ копьемъ своимъ, топчетъ лихимъ конемъ; пъшихъ. Уже очищается дворъ, уже начали разбъгаться ляхи; уже обдираютъ козаки съ убитыхъ золотые жупаны и богатую сбрую; уже панъ Данило сбирается въ погоню и взглянулъ, чтобы созвать своихъ... и весь закипълъ отъ ему показался Катерининъ отецъ. Вотъ онъ стоитъ на горъ и цълитъ въ него мушкетомъ. Данило погналъ коня прямо къ нему... Козакъ, на гибель идешь!... Мушкетъ гремитъ—и колдунъ пропалъ за горою. Только върный Стецько видълъ, какъ мелькнула красная одежда и чудная шапка. Зашатался козакъ и свалился на землю. Кинулся върный Стецько къ своему пану; лежитъ панъ его, протянувшись на землѣ и закрывши ясныя очи; алая кровь закипъла на груди. Но, видно, почуялъ върнаго слугу своего; тихо приподнялъ въки, блеснулъ очами: "Прощай, Стецько! Скажи Катеринъ, чтобы не покидала сына! Не покидайте и вы его, мои върные слуги!" и затихъ. Вылетъла козацкая душа изъ дворянскаго тъла: посинъли уста; спитъ козакъ непробудно.

Зарыдалъ върный слуга и машетъ рукою Катеринъ: "Ступай, пани, ступай; подгулялъ твой панъ; лежитъ онъ пьянехонекъ на сырой землъ; долго не протрезвиться ему!"

Всплеснула руками Катерина и повалилась, какъ снопъ, на мертвое дѣло. "Мужъ мой! ты ли лежишь тутъ, закрывши очи? Встань, мой ненаглядный соколъ. протяни ручку свою! приподымись! Погляди хоть разъ на твою Катерину, пошевели устами, вымолви хоть одно словечко!... Но ты молчишь, ты молчишь, ясный панъ! Ты посинѣлъ, какъ Черное море. Сердце твое не бъется! Отчего ты такой холодный, мой панъ? Видно, не горючи мои слезы, не въ мочь имъ согрѣть тебя! Видно, не громокъ плачъ мой, не разбудить имъ тебя! Кто же поведетъ полки твои? Кто понесется на твоемъ ворономъ коникѣ, громко загукаетъ и замашетъ саблей предъ козаками? Козаки, козаки! гдѣ честь и слава ваша? Лежитъ честь и слава



ваша, закрывши очи, на сырой землѣ. Похороните же меня, похороните вмѣстѣ съ нимъ! Засыпьте мнѣ очи землею! Надавите мнѣ кленовыя доски на бѣлыя груди! Мнѣ не нужна больше красота моя!"

Плачетъ и убивается Катерина; а даль вся покрывается пылью: скачетъ старый есаулъ Горобець на помощь.

X.

Чуденъ Днъпръ при тихой погодъ, когда вольно и плавно мчитъ сквозь лѣса и горы полныя воды свои. Ни зашелохнетъ, ни прогремитъ. Глядишь, и не знаешь, идетъ или не идетъ его величавая ширина; и чудится, будто весь вылитъ онъ изъ стекла, и будто голубая зеркальная дорога, безъ мъры въ ширину, безъ конца въ длину, ръстъ и вьется по зеленому міру. Любо тогда и жаркому солнцу оглядъться съ вышины и погрузить лучи въ холодъ стеклянныхъ водъ, и прибережнымъ лѣсамъ ярко отсвѣтиться въ водахъ. Зеленокудрые! они толпятся вмъстъ съ полевыми цвътами къ водамъ и, наклонившись, глядятъ въ нихъ и не наглядятся, и не налюбуются свътлымъ своимъ зракомъ, и усмъхаются ему, и привътствуютъ его, кивая вътвями. Въ середину же Днъпра они не смъютъ глянуть: никто, кромъ солнца и голубого неба, не глядитъ въ него; ръдкая птица долетитъ до середины Днъпра. Пышный! ему нътъ равной ръки въ міръ. Чуденъ Днъпръ и при теплой лътней ночи, когда все засыпаетъ: и человъкъ, и звърь, и птица, а Богъ одинъ величаво озираетъ небо и землю и величаво сотрясаетъ ризу. Отъ ризы сыплются звъзды; звъзды горятъ и свътять надъ міромъ, и всь разомъ отдаются въ Днъпръ. Всъхъ ихъ держитъ Днъпръ въ темномъ лонъ своемъ; ни одна не убъжить отъ него—развъ погаснеть на небъ. Черный лъсъ, унизанный спящими воронами, и древле разломанныя горы, свъсясь, силятся закрыть его хотя длинною тънью своеюничего въ міръ, что бы могло прикрыть напрасно! Нътъ Днъпръ. Синій, синій ходитъ онъ плавнымъ разливомъ и середь ночи, какъ середь дня, виденъ за столько вдаль, за сколько видъть можетъ человъчье око. Нъжась и прижимаясь ближе къ берегамъ отъ ночного холода, даетъ онъ по себъ серебряную струю, и она вспыхиваетъ, будто полоса дамасской сабли; а онъ, синій, снова заснулъ. Чуденъ и тогда Днѣпръ, и нътъ ръки равной ему въ міръ! Когда же пойдутъ горами по небу синія тучи, черный лісь шатается до корня, дубы трещатъ, и молнія, изламываясь между тучъ, разомъ освътитъ



цѣлый міръ, — страшенъ тогда Днѣпръ! Водяные холмы гремятъ, ударяясь о горы, и съ блескомъ и стономъ отбѣгаютъ назадъ, и плачутъ, и заливаются вдали. Такъ убивается старая мать козака, выпроважая своего сына въ войско: разгульный и бодрый, ѣдетъ онъ на ворономъ конѣ, подбоченившись и молодецки заломивъ шапку; а она, рыдая, бѣжитъ за нимъ, хватаетъ его за стремя, ловитъ удила и ломаетъ надъ нимъ руки, и заливается горючими слезами.

Дико чернъютъ промежъ ратующими волнами обгорълые пни и камни на выдавшемся берегу. И бьется объ берегъ, подымаясь вверхъ и опускаясь внизъ, пристающая лодка. Кто изъ козаковъ осмълится гулять въ челнъ, въ то время, когда разсердился старый Днъпръ? Видно, ему не въдомо, что онъ глотаетъ людей, какъ мухъ.

Лодка причалила, и вышелъ изъ нея колдунъ. Не веселъ онъ: ему горька тризна, которую свершили козаки надъ убитымъ своимъ паномъ. Не мало поплатились ляхи: сорокъ четыре пана со всею сбруею и жупанами, да тридцать три холопа изрублены въ куски; а остальныхъ вмъстъ съ конями угнали въ плънъ продать татарамъ.

По каменнымъ ступенямъ спустился онъ между обгорълыми пнями внизъ, гдъ, глубоко въ землъ, вырыта была землянка. Тихо вошелъ онъ, не скрипнувши дверью, поставилъ на столъ, закрытый скатертью, горшокъ и сталъ бросать длинными руками своими какія-то невъдомыя травы; взялъ кухоль, выдъланный изъ какого-то чуднаго дерева, почерпнулъ имъ воды, и сталъ лить, шевеля губами и творя какія-то заклинанія. Показался розовый свътъ въ свътлицъ, и страшно было глядъть тогда ему въ лицо: оно казалось кровавымъ, глубокія морщины только чернъли на немъ, а глаза были, какъ въ огнъ. Нечестивый гръшникъ! Уже и борода давно посъдъла, и лицо изрыто морщинами, и высохъ весь, а все еще творитъ богопротивный умыселъ. Посреди хаты стало въять бълое облако, и что-то похожее на радость сверкнуло въ лицъ его; но отчего же вдругъ сталъ онъ недвижимъ, съ разинутымъ ртомъ, не смѣя пошевелиться, и отчего волосы щетиною поднялись на его головъ? Въ облакъ передъ нимъ свътилось чье-то чудное лицо. Непрошенное, незванное, явилось оно къ нему въ гости; чъмъ далъе, выяснивалось больше и вперило неподвижныя очи. Черты его, брови, глаза, губы, —все незнакомое ему; никогда во всю жизнь свою онъ его не видывалъ. И страшнаго, кажется, въ немъ мало, а непреодолимый ужасъ напалъ на него. А незнакомая дивная голова сквозь облако такъ же неподвижно глядъла на него. Облако уже и пропало; а невъ-



домыя черты еще рѣзче выказывались, и острыя очи не отрывались отъ него. Колдунъ весь побѣлѣлъ, какъ полотно; дикимъ, не своимъ голосомъ вскрикнулъ, опрокинулъ горшокъ... Все пропало.

#### XI.

"Успокой себя, моя любая сестра!" говорилъ старый есаулъ Горобець: "сны ръдко говорятъ правду".

"Прилягъ, сестрица!" говорила молодая его невъстка: "я позову старуху, ворожею: противъ нея никакая сила не устоитъ: она выльетъ переполохъ тебъ".

"Ничего не бойся!" говорилъ сынъ его, хватаясь за саблю: "никто тебя не обидитъ".

Пасмурно, мутными глазами глядъла на всъхъ Катерина и не находила ръчи. — "Я сама устроила себъ погибель: я выпустила его!" Наконецъ, она сказала;

"Мнѣ нѣтъ отъ него покоя! Вотъ уже десять дней я у васъ въ Кіевѣ, а горя ни капли не убавилось. Думала, буду хоть въ тишинѣ растить на месть сына... Страшенъ, страшенъ привидѣлся онъ мнѣ во снѣ! Боже сохрани и вамъ увидѣть его! Сердце мое до сихъ поръ бьется". "Я зарублю твое дитя, Катерина!" кричалъ онъ, "если не выйдешь за меня замужъ..." И зарыдавъ кинулась она къ колыбели; а испуганное дитя протянуло ручонки и кричало.

Кипълъ и сверкалъ сынъ есаула отъ гнъва, слыша такія ръчи.

Расходился и самъ есаулъ Горобець: "Пусть попробуетъ онъ, окаянный антихристъ, прійти сюда: отвѣдаетъ, бываетъ ли сила въ рукахъ стараго козака. Богъ видитъ", говорилъ онъ, подымая кверху прозорливыя очи: "не летѣлъ ли я подать руки брату Данилу? Его святая воля! Засталъ уже на холодной постели, на которой много улеглось козацкаго народа. Зато развѣ не пышна была тризна по немъ? Выпустили-ли хоть одного ляха живого? Успокойся же, дитя мое! Никто не посмѣетъ тебя обидѣть, развѣ ни меня не будетъ, ни моего сына".

Кончивъ слова свои, старый есаулъ прошелъ къ колыбели, и дитя, увидъвши висъвшую на ремнъ у него, въ серебряной оправъ, красивую люльку и гаманъ съ блестящимъ огнивомъ, протянуло къ нему ручонки и засмъялось. "По отцу пойдетъ! сказалъ старый есаулъ, снимая съ себя люльку и отдавая ему: "еще отъ колыбели не отсталъ, а ужъ думаетъ курить люльку! "



Тихо вздохнула Катерина и стала качать колыбель. Сговорились провесть ночь вмѣстѣ и, мало погодя, уснули всѣ; уснула и Катерина.

На дворъ и въ хатъ все было тихо; не спали только козаки, стоявшіе на сторожъ. Вдругъ Катерина, вскрикнувъ, проснулась, и за нею проснулись всъ.

"Онъ убитъ, онъ заръзанъ!" кричала она, и кинулась къ колыбели...

Всъ обступили колыбель и окаменъли отъ страха, увидъвши, что въ ней лежало неживое дитя. Ни звука не вымолвилъ ни одинъ изъ нихъ, не зная, что думать о неслыханномъ злодъйствъ.

#### XII.

Далеко отъ Украинскаго края, проъхавши Польшу, минуя и многолюдный городъ Лембергъ, идутъ рядами высоковерхія горы. Гора за горою, будто каменными цѣпями, перекидываютъ онъ вправо и влъво землю и обковываютъ ее каменною толщей, чтобы не прососало шумное и буйное море. Идутъ каменныя цѣпи въ Валахію и въ Седмиградскую область, и громадою стали, въ видъ подковы, между галичскимъ и венгерскимъ народомъ. Нътъ такихъ горъ въ нашей сторонъ. Глазъ не смъетъ оглянуть ихъ: а на вершину иныхъ не заходила и нога человѣчья. Чуденъ и видъ ихъ: не задорное-ли море выбѣжало въ бурю изъ широкихъ береговъ, вскинуло вихремъ безобразныя волны, и онъ, окаменъвъ, остались недвижимы въ воздухъ? Не оборвались-ли съ неба тяжелыя тучи и загромоздили собою землю? ибо и на нихъ такой же сърый цвътъ, а бълая верхушка блеститъ и искрится при солнцъ. Еще до Карпатскихъ горъ услышишь русскую молвь, и за горами еще, кой-гдѣ, отзовется какъ будто родное слово; а тамъ уже и въра не та, и ръчь не та. Живетъ не малолюдный народъ венгерскій; ѣздитъ на коняхъ, рубится и пьетъ не хуже козака; а за конную сбрую и дорогіе кафтаны не скупится вынимать изъ кармана червонцы. Раздольны и велики есть между горами озера. Какъ стекло, недвижимы они и, какъ зеркало, отдаютъ въ себъ голыя вершины горъ и зеленыя ихъ подошвы.

Но кто середи ночи, — блещутъ, или не блещутъ звѣзды, — ѣдетъ на огромномъ ворономъ конѣ? Какой богатырь съ нечеловѣчьимъ ростомъ скачетъ подъ горами, надъ озерами, отсвѣчивается съ исполинскимъ конемъ въ недвижныхъ водахъ, и безконечная тѣнь его страшно мелькаетъ по горамъ?



Блещутъ чеканенныя латы; на плечѣ пика; гремитъ при сѣдлѣ сабля; шеломъ надвинутъ; усы чернѣютъ; очи закрыты; рѣсницы опущены—онъ спитъ и, сонный, держитъ повода; и за нимъ сидитъ на томъ же конѣ младенецъ-пажъ, и также спитъ, и сонный, держится за богатыря. Кто онъ, куда, зачѣмъ ѣдетъ? Кто его знаетъ. Не день, не два уже онъ переѣзжаетъ горы.

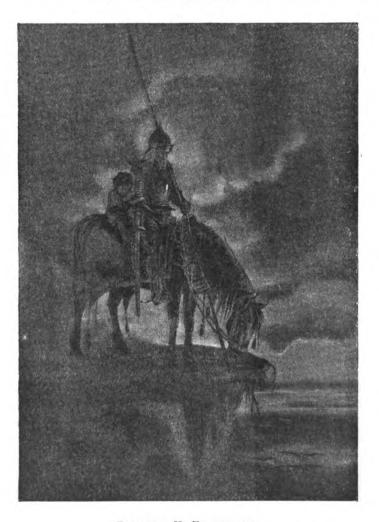

Рисунокъ И. Прянишникова.

Блеснетъ день, взойдетъ солнце, его не видно; изрѣдка только замѣчали горцы, что по горамъ мелькаетъ чья-то длинная тѣнь, а небо ясно, и тучи не пройдетъ по немъ. Чуть же ночь наведетъ темноту, снова онъ виденъ и отдается въ озерахъ, и за нимъ дрожа, скачетъ тѣнь его. Уже проѣхалъ много онъ горъ и взъѣхалъ на Криванъ. Горы этой нѣтъ выше между

Карпатами: какъ царь, подымается она надъ другими. Тутъ остановился конь и всадникъ, и еще глубже погрузился въ сонъ, и тучи, спускаясь, закрыли его.

#### XIII.

"Тс... тише, баба! не стучи такъ: дитя мое заснуло. Долго кричалъ сынъ мой, теперь спитъ. Я пойду въ лѣсъ, баба! Да что же ты такъ глядишь на меня? Ты страшна: у тебя изъ глазъ вытягиваются жельзныя клещи... ухъ, какія длинныя! и горятъ, какъ огонь! Ты, върно, въдьма! О, если ты въдьма, то пропади отсюда! Ты украдешь моего сына. Какой безтолковый этотъ есаулъ: онъ думаетъ, мнъ весело жить въ Кіевъ; нътъ, здѣсь и мужъ мой, и сынъ, кто же будетъ смотрѣть за хатой? Я ушла такъ тихо, что ни кошка, ни собака не услышала. Ты баба, сдълаться молодою? Это совсъмъ не трудно: нужно танцовать только. Гляди, какъ я танцую... "И, проговоривъ такія несвязныя ръчи, уже неслась Катерина, безумно поглядывая на всъ стороны и упираясь руками въ боки. Съ визгомъ притопывала она ногами; безъ мѣры, безъ такта звенѣли серебряныя подковы. Незаплетенныя черныя косы метались по бълой шеъ. Какъ птица, не останавливаясь, летъла она, размахивая руками и кивая головой, и казалось, будто, обезсилъвъ, или грянется на-земь, или вылетитъ изъ міра.

Печально стояла старая няня, и слезами налились ея глубокія морщины: тяжкій камень лежаль на сердцѣ у вѣрныхъ хлопцевъ, глядъвшихъ на свою пани. Уже совсъмъ ослабъла она и лъниво топала ногами на одномъ мъстъ, думая, что танцуетъ горлицу. "А у меня монисто есть, парубки!" сказала она, наконецъ, остановившись: "а у васъ нѣтъ!.. Гдѣ мужъ мой?" вскричала она вдругъ, выхвативъ изъ-за пояса турецкій кинжалъ. "О! это не такой ножъ, какой нужно". При этомъ и слезы, и тоска показались у нея на лицъ. "У отца моего далеко сердце: онъ не достанетъ до него. У него сердце изъ желъза выковано; ему выковала одна въдьма на пекельномъ огнъ. Что-жъ нейдетъ отецъ мой? Развъ онъ не знаетъ, что пора заколоть его? Видно, онъ хочетъ, чтобъ я сама пришла... И, недокончивъ, чудно засмъялась. "Мнъ пришла на умъзабавная исторія: я вспомнила, какъ погребали моего мужа. Въдь его живого погребли... Какой смѣхъ забиралъ меня!.. Слушайте, слушайте! "И вмѣсто словъ, начала она пъть пъсню.



Бижыть возокъ кровавенькій: У тимъ возку козакъ лежить. Пострѣляный, порубаный, Въ правій ручци дротыкъ держить, Съ того дроту кривця бижыть; Бижыть рика кровавая. Надъ ричкою яворъ стоить, Надъ яворомъ воронъ кряче. За козакомъ маты плаче. Не плачь, маты, не журыся! Во вже твій сынъ оженився. Та взявъ жинку паняночку, Въ чистомъ поли земляночку, И безъ дверець, безъ оконець. Та вже писни вышовъ конець. Танціовала рыба съ ракомъ... А хто мене не полюбить, трясця его матеры!

Такъ перемъшивались у ней всъ пъсни. Уже день и два живетъ она въ своей хатъ и не хочетъ слышать о Кіевъ, и не молится, и бѣжитъ отъ людей, и съ утра до поздняго вечера бродитъ по темнымъ дубравамъ. Острые сучья царапаютъ бѣлое лицо и плечи; вътеръ треплетъ расплетенныя косы; осенніе листья шумятъ подъ ногами ея—ни на что не глядитъ она. Въ часъ, когда вечерняя заря тухнетъ, еще не являются звъзды, не горитъ мъсяцъ, а уже страшно ходить въ лъсу: по деревьямъ царапаются и хватаются за сучья некрещенныя дъти, рыдаютъ, хохочутъ, катятся клубомъ по дорогамъ и въ широкой крапивъ; изъ днъпровскихъ волнъ выбъгаютъ вереницами погубившія свои души дъвы; волосы льются съ зеленой головы на плечи; вода, звучно журча, бъжитъ съ длинныхъ волосъ на землю, и дъва свътится сквозь воду, какъ будто бы сквозь стеклянную рубашку; уста чудно усмъхаются, щеки пылаютъ, очи вынимаютъ душу... она сгоръла бы отъ любви, она зацъловала бы... Бъги, крещеный человъкъ! Уста ея — ледъ, постель --- холодная вода; она защекочетъ тебя и утащитъ въ рѣку. Катерина не глядитъ ни на кого, не боится, безумная, русалокъ, бъгаетъ поздно съ ножомъ своимъ и ищетъ отца.

Съ раннимъ утромъ прівхалъ какой-то гость, статный собою, въ красномъ жупанѣ, и освѣдомляется о панѣ Данилѣ; слышитъ все, утираетъ рукавомъ заплаканныя очи и пожимаетъ плечами. Онъ-де воевалъ вмѣстѣ съ покойнымъ Бурульбашемъ; вмѣстѣ рубились они съ крымцами и турками; ждалъ ли онъ, чтобы такой конецъ былъ пана Данила. Разсказываетъ еще гость о многомъ другомъ и хочетъ видѣть пани Катерину.



Катерина сначала не слушала ничего, что говорилъ гость; напослѣдокъ стала, какъ разумная, вслушиваться въ его рѣчи. Онъ повелъ про то, какъ они жили вмъстъ съ Даниломъ, будто братъ съ братомъ; какъ укрылись разъ подъ греблею отъ крымцевъ... Катерина все слушала и не спускала съ него очей.

"Она отойдетъ!" думали хлопцы, глядя на нее. "Этотъ гость выльчить ее! Она уже слушаеть, какъ разумная!"

Гость началъ разсказывать между тъмъ, какъ панъ Данило. въ часъ откровенной бесъды, сказалъ ему: "Гляди, братъ Копрянъ: когда волею Божіей не будетъ меня на свътъ, возьми къ себъ жену, и пусть будетъ она твоею женою... "

Страшно вонзила въ него очи Катерина. "А!" вскрикнула она: "это онъ! это отецъ!" и кинулась на него съ ножемъ.

Долго боролся тотъ, стараясь вырвать у нея ножъ; наконецъ, вырвалъ, замахнулся, ши совершилось страшное дѣло: отецъ убилъ безумную дочь свою.

Изумившіеся козаки кинулись было на него; но колдунъ уже успълъ вскочить на коня и пропалъ изъ виду.

#### XIV.

За Кіевомъ показалось неслыханное чудо. Всѣ паны и гетьманы собирались дивиться этому чуду: вдругъ стало видимо далеко во всъ концы свъта. Вдали засинълъ Лиманъ, за Лиманомъ разливалось Черное море. Бывалые люди узнали и Крымъ, горою подымавшійся изъ моря, и болотный Сивашъ. По лъвую руку видна была земля Галичская.

"А то что такое?" допрашивалъ собравшійся народъ старыхъ людей, указывая на далеко мерещившіеся на небѣ и больше похожіе на облака стрые и бълые верхи.

"То Карпатскія горы!" говорили старые люди, межъ ними есть такія, съ которыхъ въкъ не сходитъ снъгъ, а тучи пристаютъ и ночуютъ тамъ".

Тутъ показалось новое диво: облака слетъли съ самой высокой горы, и на вершинъ ея показался во всей рыцарской сбрућ человћкъ на конћ съ закрытыми очами, и такъ виденъ, какъ бы стоялъ вблизи.

Тутъ, межъ дивившимся со страхомъ народомъ, одинъ вскочилъ на коня и, дико озираясь по сторонамъ, какъ будто ища очами, не гонится ли кто за нимъ, торопливо, во всю мочь, погналъ коня своего. То былъ колдунъ. Чего же такъ перепугался онъ? Со страхомъ вглядъвшись въ чуднаго рыцаря, узналъ онъ на немъ то же самое лицо, которое, незван-



ное, показалось ему, когда онъ ворожилъ. Самъ не могъ онъ разумъть, отчего въ немъ все смутилось при такомъ видъ, и, робко озираясь, мчался онъ на конъ, покамъстъ не застигнулъ его вечеръ и не проглянули звъзды. Тутъ поворотилъ онъ домой, можетъ-быть, допросить нечистую силу, что значитъ такое диво. Уже онъ хотълъ перескочить съ конемъ черезъ узкую ръку, выступившую рукавомъ середи дороги, какъ вдругъ конь на всемъ скаку остановился, заворотилъ къ нему морду, и-чудо-засмѣялся! бѣлые зубы страшно блеснули двумя рядами во мракъ. Дыбомъ поднялись волоса на головъ колдуна. Дико закричалъ онъ и заплакалъ, какъ изступленный, и погналъ коня прямо къ Кіеву. Ему чудилось, что все со всѣхъ сторонъ бъжало ловить его: деревья, обступивши темнымъ лъсомъ, и какъ будто живыя, кивая черными бородами и вытягивая длинныя вътви, силились задушить его; звъзды, казалось, бъжали впереди передъ нимъ, указывая всъмъ на гръшника; сама дорога, чудилось, мчалась по слъдамъ его.

Отчаянный колдунъ летълъ въ Кіевъ къ святымъ мъстамъ.

#### XV.

Одиноко сидълъ въ своей пещеръ передъ лампадкою схимникъ и не сводилъ очей съ святой книги. Уже много лътъ, какъ онъ затворился въ своей пещеръ; уже сдълалъ себъ и досчатый гробъ, въ который ложился спать вмъсто постели. Закрылъ святой старецъ свою книгу и сталъ молиться... Вдругъ вбъжалъ человъкъ чуднаго, страшнаго вида. Изумился святой схимникъ въ первый разъ и отступилъ, увидъвъ такого человъка. Весь дрожалъ онъ, какъ осиновый листъ; очи дико косились; страшный огонь пугливо сыпался изъ очей; дрожь наводило на душу уродливое его лицо.

"Отецъ, молись! молись! " закричалъ онъ отчаянно: "молись о погибшей душѣ! " и грянулся на землю,

Святой схимникъ перекрестился, досталъ книгу, развернулъ и, въ ужасѣ, отступилъ назадъ и выронилъ книгу: "Нѣтъ, неслыханный грѣшникъ! нѣтъ тебѣ помилованія! Бѣги отсюда! Не могу молиться о тебѣ!"

- "Нътъ?" закричалъ, какъ безумный, гръшникъ.
- "Гляди: святыя буквы въ книгъ налились кровью... Еще никогда въ міръ не бывало такого гръшника!"
  - "Отецъ! ты смѣешься надо мною!"
- "Иди, окаянный, гръшникъ! Не смъюсь я надътобою. Боязнь овладъваетъ мною. Не добро быть человъку съ тобою вмъстъ!"



"Нѣтъ, нѣтъ! ты смѣешься, не говори... Я вижу, какъ раздвинулся ротъ твой: вотъ бѣлѣютъ рядами твои старые зубы!..?

И какъ бъщеный кинулся онъ—и убилъ святого схимника.

Что-то тяжко застонало, и стонъ перенесся черезъ поле и лѣсъ. Изъ-за лѣса поднялись тощія, сухія руки съ длинными когтями: затряслись и пропали.

И уже ни страха, ничего не чувствовалъ онъ. Все чудится ему какъ-то смутно: въ ушахъ шумитъ, въ головъ шумитъ, какъ будто отъ хмеля, и все, что ни есть передъ глазами, покрывается какъ бы паутиною. Вскочивши на коня, поъхалъ



"Нътъ, неслыханный гръшникъ! нътъ тебъ помилованія!" Рисунокъ В. Маковскаго.

онъ прямо въ Каневъ, думая оттуда черезъ Черкасы направить путь къ татарамъ прямо въ Крымъ, самъ не зная, для чего. Ъдетъ онъ ужъ день, другой, а Канева все нѣтъ. Дорога та самая, пора бы ему уже давно показаться; но Канева не видно. Вдали блеснули верхушки церквей; но это не Каневъ, а Шумскъ. Изумился колдунъ, видя, что онъ заѣхалъ совсѣмъ въ другую сторону. Погналъ коня назадъ къ Кіеву, и черезъ день показался городъ, но не Кіевъ, а Галичъ, городъ еще далѣе отъ Кіева, чѣмъ Шумскъ, и уже недалеко отъ венгровъ. Не зная, что дѣлать, поворотилъ онъ коня снова назадъ; но чувствуетъ снова, что ѣдетъ въ противную сторону и все впередъ. Не могъ бы ни одинъ человѣкъ въ свѣтѣ разсказать, что было на душѣ у колдуна; а еслибы онъ за-

глянулъ и увидълъ, что тамъ дъялось, то уже не досыпалъ бы онъ ночей и не засмъялся бы ни разу. То была не злость, не страхъ и не лютая досада. Нътъ такого слова на свътъ, которымъ бы можно было его назвать. Его жгло, пекло, ему хоталось бы весь свать вытоптать конемъ своимъ, взять всю землю отъ Кіева до Галича съ людьми, со всѣмъ, и затопить ее въ Черномъ моръ. Но не отъ злобы хотълось ему это сдълать: нътъ, самъ онъ не зналъ, отъ чего. Весь вздрогнулъ онъ, когда уже показались близко передъ нимъ Карпатскія горы и высокій Криванъ, накрывшій свое темя, будто шапкою, сѣрою тучею; а конь все несся и уже рыскалъ по горамъ. разомъ очистились, и передъ нимъ показался въ страшномъ величіи всадникъ... Онъ силится остановиться, кръпко натягиваетъ удила; дико ржалъ конь, подымая гриву, и мчался къ рыцарю. Тутъ чудится колдуну, что все въ немъ замерло, что недвижный всадникъ шевелится и разомъ открылъ свои очи, увидълъ несшагося къ нему колдуна и засмъялся. Какъ громъ, разсыпался дикій смѣхъ по горамъ и зазвучалъ сердцѣ колдуна, потрясши все, что было внутри его. Ему чудилось, что будто кто-то сильный влѣзъ въ него и ходилъ по жиламъ... внутри его и билъ молотами по сердцу, страшно отдался въ немъ этотъ смъхъ!

Ухватилъ всадникъ страшною рукою колдуна и поднялъ его на воздухъ. Вмигъ умеръ колдунъ и открылъ послѣ смерти очи, но уже былъ мертвецъ и глядѣлъ, какъ мертвецъ. Такъ страшно не глядитъ ни живой, ни воскресшій. Ворочалъ онъ по сторонамъ мертвыми глазами и увидѣлъ поднявшихся мертвецовъ отъ Кіева, и отъ земли Галичской, и отъ Карпата, какъ двѣ капли воды схожихъ лицомъ на него.

Бпѣдны, блѣдны, одинъ другого выше, одинъ другого костистѣй, стали они вокругъ всадника, державшаго въ рукѣ страшную добычу. Еще разъ засмѣялся рыцарь, и кинулъ ее въ пропасть. И всѣ мертвецы вскочили въ пропасть, подхватили мертвеца и вонзили въ него свои зубы. Еще одинъ, всѣхъ выше, всѣхъ страшнѣе, хотѣлъ подняться изъ земли, но не могъ, не въ силахъ былъ этого сдѣлать—такъ великъ выросъ онъ въ землѣ; а еслибы поднялся, то опрокинулъ бы и Карпатъ, и Седмиградскую и Турецкую землю. Немного только подвинулся онъ—и пошло отъ него трясеніе по всей землѣ, и много поопрокидывалось вездѣ хатъ, и много задавило народу.

Слышится часто по Карпату свистъ, какъ будто тысяча мельницъ шумитъ колесами на водъ: то въ безвыходной пропасти, которой не видалъ еще ни одинъ человъкъ, страша-



щійся проходить мимо, мертвецы грызутъ мертвеца. Нерѣдко бывало по всему міру, что земля тряслась отъ одного конца до другого: то оттого дѣлается, толкуютъ грамотные люди, что есть гдѣ-то близь моря гора, изъ которой выхватывается пламя и текутъ горящія рѣки. Но старики, которые живутъ и

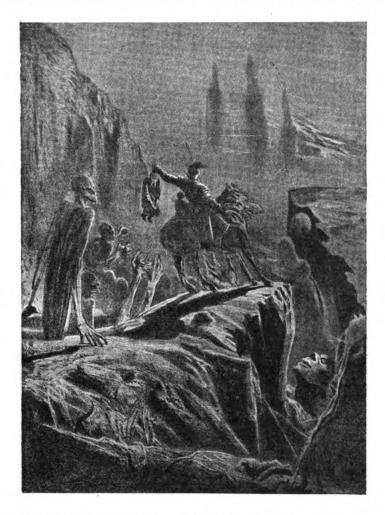

Ухватилъ всадникъ страшной рукой колдуна и поднялъ его на воздухъ. Рисунокъ И. Крамскаго.

въ Венгріи, и въ Галичской землѣ, лучше знаютъ это и говорятъ, что то хочетъ подняться выросшій въ землѣ великій, великій мертвецъ и трясетъ землю.

# XVI.

Въ городѣ Глуховѣ собрался народъ около старца-бандуриста, и уже съ часъ слушалъ, какъ слѣпецъ игралъ на бандурѣ. Еще такихъ чудныхъ пѣсенъ и такъ хорошо не пѣлъ ни одинъ бандуристъ. Сперва повелъ онъ про прежнюю гетьманщину за Сагайдачнаго и Хмельницкаго. Тогда иное было время: козачество было въ славѣ, топтало конями непріятелей, и никто не смѣлъ посмѣяться надъ нимъ. Пѣлъ и веселыя пѣсни старецъ и поваживалъ своими очами на народъ, какъ будто зрящій; а пальцы, съ придѣланными къ нимъ костями, летали, какъ муха, по струнамъ и, казалось, струны сами играли; а кругомъ народъ, старые люди, понуривъ головы, а молодые, поднявъ очи на старца, не смѣли и шептать между собою.

"Постойте", сказалъ старецъ: "я вамъ запою про одно давнее дъло". Народъ сдвинулся еще тъснъе, и слъпецъ запълъ:

"За пана Степана, князя Седмиградскаго (былъ князь Седмиградскій королемъ и у ляховъ), жило два козака: Иванъ да Петро. Жили они такъ, какъ братъ съ братомъ". Гляди, Иванъ, все, что ни добудешь—все пополамъ: когда кому веселье, веселье и другому; когда кому горе—горе и обоимъ; когда кому добыча—пополамъ добычу; когда кто въ полонъ попадетъ—другой продай все и дай выкупъ, а не то, самъ ступай въ полонъ". И правда, все, что ни доставали козаки, все дълили пополамъ: угоняли ли чужой скотъ или коней—все дълили пополамъ.



"Воевалъ король Степанъ съ Турчиномъ. Уже три недѣли воюетъ онъ съ Турчиномъ, а все не можетъ его выгнать. А у Турчина былъ паша такой, что самъ съ десятью янычарами могъ порубить цѣлый полкъ. Вотъ объявилъ король Степанъ, что если сыщется смѣльчакъ и приведетъ къ нему того пашу живого или мертваго, дастъ ему одному столько жалованья, сколько даетъ на все войско. "Пойдемъ, братъ, ловить пашу! сказалъ братъ Иванъ Петру. И поѣхали козаки, одинъ въ одну сторону, другой въ другую.



"Поймалъ ли бы еще, или не поймалъ Петро, а уже Иванъ ведетъ пашу арканомъ за шею къ самому королю. "Бравый



молодецъ! сказалъ король Степанъ и приказалъ выдать ему одному такое жалованье, какое получаетъ все войско; и приказалъ отвесть ему земли тамъ, гдв онъ задумаетъ себв, и дать скота, сколько пожелаетъ. Какъ получилъ Иванъ жалованье отъ короля, въ тотъ же день раздѣлилъ все поровну между собою и Петромъ. Взялъ Петро половину королевскаго жалованья, но не могъ вынесть того, что Иванъ получилъ такую честь отъ короля, и затаилъ глубоко на душъ месть.

"Ъхали оба рыцаря на жалованную королемъ землю, за Карпатъ. Посадилъ козакъ Иванъ съ собою на коня своего сына, привязалъ его къ себъ. Уже стали сумерки—они все ъдутъ. Младенецъ заснулъ; сталъ дремать и самъ Иванъ. Не дремли, козакъ, по горамъ дороги опасныя!.. Но у козака такой конь, что самъ вездъ знаетъ дорогу: не споткнется и не оступится. Есть между горами провалъ, въ провалъ дна никто не видалъ; сколько отъ земли до неба, столько до дна того провала. Но надъ самымъ проваломъ дорога—два еще могутъ проъхать, а трое ни за что. Сталъ бережно ступать конь съ дремавшимъ козакомъ. Рядомъ ѣхалъ Петро, весь дрожалъ и притаивъ духъ отъ радости. Оглянулся и толкнулъ названнаго брата въ провалъ; и конь съ козакомъ и младенцемъ полетълъ въ провалъ.



"Ухватился, однакожъ, козакъ за сукъ, и одинъ только конь полетълъ на дно. Сталъ онъ карабкаться, съ сыномъ за плечами, вверхъ; немного уже не добрался, поднялъ глаза и увидълъ, что Петро наставилъ пику, чтобы столкнуть его назадъ, "Боже ты мой, праведный! лучше бъ мнъ не подымать глазъ, чъмъ видъть, какъ родной братъ наставляетъ пику столкнуть меня назадъ!.. Братъ мой милый! коли меня пикой, когда уже мнъ такъ написано на роду; но возьми сына: чъмъ безвинный младенецъвиноватъ, чтобы ему пропасть такою лютою смертью?" Засмъялся Петро и толкнулъ его пикой, и козакъсъ младенцемъ полетълъ на дно. Забралъ Петро все добро и сталъ жить, какъ паша. Табуновъ ни у кого такихъ не было, какъ у Петра; овецъ и барановъ нигдъ столько не было. И умеръ Петро.

сочинения гоголя, т. і.

12



"Какъ умеръ Петро, призвалъ Богъ дущи обоихъ братьевъ, Петра и Ивана, на судъ. "Великій есть гръщникъ сей человъкъ! сказалъ Богъ. "Иване! не выберу я ему скоро казни; выбери ты самъ ему казнь! "Долго думалъ Иванъ, вымышляя казнь, и, наконецъ, сказалъ: "Великую обиду нанесъ мнъ сей человъкъ: предалъ своего брата, какъ Гуда, и лишилъ меня честнаго моего рода и потомства на земль. А человъкъ безъ честнаго рода и потомства, что хлъбное съмя, кинутое въ землю и пропавшее даромъ въ земль. Всходу нътъ—никто и не узнаетъ, что кинуто было съмя.

"Сдълай же, Боже, такъ, чтобы все потомство его не имъло на земль счастья; чтобы посльдній въ родь быль такой злодъй, какого еще и не бывало на свътъ, и отъ каждаго его злодъйства, чтобы дъды и прадъды его не нашли бы покоя въ гробахъ, и, терпя муку, невъдомую на свътъ, подымались бы изъ могилъ! А Туда Петро чтобы не въ силахъ былъ подняться, и отъ того терпълъ бы муку еще горшую;-и ълъ бы, какъ бъщеный, землю, и корчился бы подъ землею!

"И когда придетъ часъ мъры възлодъйстважъ тому человъку, подыми меня, Боже, изъ того провала на конъ на самую высокую гору, и пусть прійдетъ онъ ко мнѣ, и брошу я его съ той горы въ самый глубокій проваль, и всѣ мертвецы, его дъды и прадъды, гдъ бы ни жили при жизни, чтобы всъ потянулись отъ разныхъ сторонъ земли грызть его за тъ муки, что онъ наносилъ имъ, и въчно бы его грызли, и повеселился бы я, глядя на его муки! А Іуда Петро чтобы не могъ подняться изъ земли, чтобы рвался грызть и себъ, но грызъ бы самого себя, а кости его росли бы, чѣмъ дальше, больше, чтобы чрезъ то еще сильнъе становилась его боль. Та мука для него будетъ самая стращная, ибо для человѣка нѣтъ большей муки, какъ хотъть отмстить и не мочь отмстить".



"Страшна казнь, тобою выдуманная, человъче! сказалъ Богъ "Пусть будетъ все такъ, какъты сказалъ; но иты сиди въчно тамъ на конъ своемъ, и не будетъ тебъ царствія не-



Generated on 2023-04-03 15:52 GMT / https://hdl.handle.net/2027/mdp.39015010222191 Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access\_use#pd-us-google

беснаго, покамъстъ ты будешь сидъть тамъ на конъ своемъ! И то все такъ сбылось, какъ было сказано: и донынъ стоитъ на Карпатъ на конъ дивный рыцарь, и видитъ, какъ въ бездонномъ провалъ грызутъ мертвецы мертвеца, и чуетъ, какъ лежащій подъ землею мертвецъ растетъ, гложетъ въ страшныхъ мукахъ свои кости и страшно трясетъ всю землю.

Уже слѣпецъ кончилъ свою пѣсню; уже снова сталъ перебирать струны; уже сталъ пѣть смѣшныя присказки про Хому и Ерему, про Сткляра Стокозу... но старые и малые все еще не думали очнуться и долго стояли, потупивъ головы, раздумывая о страшномъ, въ старину случившемся, дѣлѣ.



# Иванъ Федоровичъ Шпонька и его тетушка.

Съ этой исторіей случилась исторія: намъ разсказывалъ ее прівзжій изъ Гадяча, Степанъ Ивановичъ Курочка. Нужно вамъ знать, что память у меня, невозможно сказать, что за дрянь: хоть говори, хоть не говори, все одно. То же самое, что въ ръшето воду лей. Зная за собою такой гръхъ, нарочно просилъ ее списать въ тетрадку. Ну, дай Богъ ему здоровья, человъкъ онъ былъ всегда добрый для меня, взялъ и списалъ. Положилъ я ее въ маленькій столикъ; вы, думаю, его хорошо знаете: онъ стоитъ въ углу, когда войдешь въ дверь... Да, я и позабылъ, что вы у меня никогда не были. Старуха моя, съ которой живу уже лѣтъ тридцать вмѣстѣ, грамотъ съ роду не училась, — нечего и гръха таить. Вотъ замъчаю я, что она пирожки печетъ на какой-то бумагъ. Пирожки она, любезные читатели, удивительно хорошо печетъ; лучшихъ пирожковъ вы нигдъ не будете ъсть. Посмотрълъ какъ-то на сподку пирожка—смотрю: писанныя слова. Какъ будто сердце у меня знало: прихожу къ столику—тетрадки и половины нътъ! Остальные листки всъ растаскала на пироги! Что прикажешь дѣлать? на старости лѣтъ не подраться же! Прошлый годъ случилось проъзжать черезъ Гадячъ; нарочно еще, не доъзжая города, завязалъ узелокъ, чтобы не забыть попросить объ этомъ Степана Ивановича. Этого мало: взялъ объщаніе съ самого себя: какъ только чихну въ городъ, то чтобы при этомъ вспомнить о немъ. Все напрасно. Проъхалъ черезъ городъ, и чихнулъ, и высморкался въ платокъ, а все позабылъ; да уже вспомниль, какъ верстъ за шесть отъъхаль отъ заставы. Нечего дълать, пришлось печатать безъ конца. Впрочемъ, если кто желаетъ непремънно знать, о чемъ говорится далъе въ этой повъсти, то ему стоитъ только нарочно пріъхать въ Гадячъ и попросить Степана Ивановича. Онъ съ большимъ удовольствіемъ разскажетъ ее, хоть, пожалуй, снова отъ начала до конца. Живетъ онъ недалеко возлъ каменной церкви. Тутъ



есть сейчасъ маленькій переулокъ; какъ только поворотишь въ переулокъ, то будутъ вторыя или третьи ворота. Да вотъ лучше: когда увидите на дворъ большой шестъ съ перепеломъ, и выйдеть навстръчу вамь толстая баба въ зеленой юбкъ (онъ, не мъщаетъ сказать, ведетъ жизнь холостую), то это его дворъ. Впрочемъ, вы можете его встрътить на базаръ, гдъ бываетъ онъ каждое утро до девяти часовъ, выбираетъ рыбу и зелень для своего стола и разговариваетъ съ отцомъ Антипомъ, или съ жидомъ-откупщикомъ. Вы его узнаете потому, кого нътъ, кромъ него, панталонъ изъ цвътной выбойки и китайчатаго желтаго сюртука. Вотъ вамъ еще примъта: когда ходитъ онъ, то всегда размахиваетъ руками. Еще покойный тамошній засѣдатель, Денисъ Петровичъ, всегда, бывало, увидъвши его издали, говорилъ: "Глядите, глядите, вонъ идетъ вътряная мельница!"

I.

# Иванъ Федоровичъ Шпонька.

Уже четыре года, какъ Иванъ Өедоровичъ Шпонька въ отставкъ и живетъ на хуторъ своемъ Вытребенькахъ. Когда быль онь еще Ванюшею, то обучался въ Гадячскомъ повътовомъ училищъ, и, надобно сказать, былъ преблагонравный и престарательный мальчикъ. Учитель россійской грамматики, Никифоръ Тимовеевичъ Дѣепричастіе, говаривалъ, что еслибы всъ у него были такъ старательны, какъ Шпонька, то онъ не носилъ бы съ собою въ классъ кленовой линейки, которою, какъ самъ онъ признавался, уставалъ бить по рукамъ лънивцевъ и шалуновъ. Тетрадка у него всегда была чистенькая, кругомъ облинеенная, нигдъ не пятнышка. Сидълъ онъ всегда смирно, сложивъ руки и уставивъ глаза на учителя, и никогда не привъшивалъ сидъвшему впереди его товарищу на спину бумажекъ, не ръзалъ скамьи и не игралъ до прихода учителя въ *тъсной бабы*. Когда кому нужда была въ ножикћ, очинить перо, тотъ немедленно обращался къ Ивану Өедоровичу, зная, что у него всегда водился ножикъ; и Иванъ Өедоровичъ, тогда еще просто Ванюша, вынималъ его изъ небольшого кожанаго чехольчика, привязаннаго къ петлъ своего съренькаго сюртука, и просилъ только не скоблить пера остріемъ ножика, увъряя, что для этого есть тупая сторона. Такое благонравіе скоро привлекло на него вниманіе самаго учителя латинскаго языка, котораго одинъ кашель въ съняхъ, прежде нежели высовывалась въ дверь его фризовая



шинель и лицо, изукрашенное оспою, наводилъ страхъ на весь классъ. Этотъ страшный учитель, у котораго на канедрѣ всегда лежало два пучка розогъ, и половина слушателей стояла на колъняхъ, сдълалъ Ивана Өедоровича аудиторомъ, несмотря на то, что въ классъ было много съ гораздо лучшими способностями. Тутъ не можно пропустить одного случая, сдълавшаго вліяніе на всю его жизнь. Одинъ изъ ввъренныхъ ему учениковъ, чтобы склонить своего аудитора написать ему въ спискscit, тогда какъ онъ своего урока въ зубъ не зналъ, принесъ въ классъ завернутый въ бумагу, облитый масломъ блинъ. Иванъ Өедоровичъ хотя и держался справедливости, но на эту пору былъ голоденъ и не могъ противиться обольщенію: взяль блинь, поставиль передь собою книгу и началъ ѣсть, и такъ былъ занятъ этимъ, что даже не замътилъ, какъ въ классъ сдълалась вдругъ мертвая тишина. Тогда только съ ужасомъ очнулся онъ, когда страшная рука, протянувшись изъ фризовой шинели, ухватила его за ухо и вытащила на середину класса. "Подай сюда блинъ! Подай, говорятъ тебъ, негодяй! сказалъ грозный учитель, схватилъ пальцами масляный блинъ и выбросилъ его за окно, строго запретивъ бѣгавшимъ по двору школьникамъ поднимать его. Послъ этого тутъ-же высъкъ онъ пребольно Ивана Өедоровича по рукамъ; и дѣло: руки виноваты, зачѣмъ брали, а не другая часть тъла. Какъ бы то ни было, только съ этихъ поръ робость, и безъ того неразлучная съ нимъ, увеличилась еще болье. Можетъ-быть, это самое происшествіе было причиною того, что онъ не имълъ никогда желанія вступить въ штатскую службу, видя на опытъ, что не всегда удается хоронить концы.

Было уже ему безъ малаго пятнадцать лѣтъ, когда перешелъ онъ во второй классъ, гдѣ, вмѣсто сокращеннаго катехизиса и четырехъ правилъ ариөметики, принялся онъ за пространный, за книгу о должностяхъ человѣка и за дроби. Но, увидѣвши, что чѣмъ дальше въ лѣсъ, тѣмъ больше дровъ, и получивши извѣстіе, что батюшка приказалъ долго жить, пробылъ еще два года и, съ согласія матушки, вступилъ потомъ въ  $\Pi^{***}$  пѣхотный полкъ.

П\*\*\* пѣхотный полкъ былъ совсѣмъ не такого сорта, къ какому принадлежатъ многіе пѣхотные полки, и, несмотря на то, что онъ большею частью стоялъ по деревнямъ, однакожъ, былъ на такой ногѣ, что не уступалъ инымъ и кавалерійскимъ. Большая часть офицеровъ пила выморозки и умѣла таскать жидовъ за пейсики не хуже гусаровъ; нѣсколько человѣкъ даже танцовали мазурку, и полковникъ П\*\*\* полка



никогда не упускалъ случая замътить объ этомъ, разговаривая съ къмъ-нибудь въ обществъ, "У меня-съ", говорилъ онъ обыкновенно, трепля себя по брюху послъ каждаго слова: "многіе пляшутъ-съ мазурку; весьма многіе-съ, очень многіе-съ". Чтобъ еще болье показать читателямъ образованность П\*\*\* пѣхотнаго полка, мы прибавимъ, что двое изъ офицеровъ были страшные игроки въ банкъ и проигрывали мундиръ, фуражку, шинель, темлякъ и даже исподнее платье, что не вездъ и между кавалеристами можно сыскать.

Обхожденіе съ такими товарищами, однакоже, ничуть не уменьшило робости Ивана Өедоровича; и такъ какъ онъ не пилъ выморозокъ, предпочитая имъ рюмку водки передъ объдомъ и ужиномъ, не танцовалъ мазурки и не игралъ въ банкъ, то, натурально, долженъ былъ всегда оставаться одинъ. Такимъ образомъ, когда другіе разъѣзжали на обывательскихъ по мелкимъ помъщикамъ, онъ, сидя на своей квартиръ, упражнялся въ занятіяхъ, сродныхъ одной кроткой и доброй душь: то чистилъ пуговицы, то читалъ гадательную книгу, то ставилъ мышеловки по угламъ своей комнаты, то, наконецъ, скинувши мундиръ, лежалъ на своей постели.

Зато не было никого исправнъе Ивана Өедоровича въ полку, и взводомъ своимъ онъ такъ командовалъ, что ротный командиръ всегда ставилъ его въ образецъ. Зато въ скоромъ времени, спустя одиннадцать лътъ послъ полученія прапорщичьяго чина, произведенъ онъ былъ въ подпоручики:

Въ продолжение этого времени онъ получилъ извъстие, что матушка скончалась; а тетушка, родная сестра матушки, которую онъ зналъ только потому, что она привозила ему въ дътствъ и посылала даже въ Гадячъ сушеные и дъланные ею самою превкусные пряники (съ матушкой она была въ ссоръ, и потому Иванъ Өедоровичъ послъ не видалъ ея), — эта тетушка, по своему добродушію, взялась управлять небольшимъ имъніемъ, о чемъ извъстила его въ свое время письмомъ.

Иванъ Өедоровичъ, будучи совершенно увъренъ въ благоразуміи тетушки, началъ по прежнему исполнять свою службу. Иной на его мъстъ, получивши такой чинъ, возгордился бы; но гордость совершенно была ему неизвѣстна, и, сдѣлавшись подпоручикомъ, онъ былъ тотъ же самый Иванъ Өедоровичъ, какимъ былъ нѣкогда и въ прапорщичьемъ чинѣ. Пробывъ четыре года послъ этого замъчательнаго для него событія, онъ готовился выступить вмѣстѣ съ полкомъ изъ Могилевской губерніи въ Великороссію, какъ получилъ письмо такого содержанія:



# Generated on 2023-04-03 15:52 GMT / https://hdl.handle.net/2027/mdp.39015010222191 Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access\_use#pd-us-google

# "Любезный племянникъ, Иванъ Өедоровичъ!

"Посылаю тебѣ бѣлье: пять паръ нитяныхъ карпетокъ и четыре рубашки тонкаго холста; да еще хочу поговорить съ тобою о дѣлѣ; такъ какъ ты уже имѣешь чинъ немаловажный, что, думаю, тебѣ извѣстно, и пришелъ въ такія лѣта, что пора и хозяйствомъ позаняться, то въ воинской службѣ тебѣ не зачѣмъ болѣе служить. Я уже стара и не могу всего присмотрѣть въ твоемъ хозяйствѣ; да и дѣйствительно, многое притомъ имѣю тебѣ открыть лично. Пріѣзжай, Ванюша! Въ ожиданіи подлиннаго удовольствія тебя видѣть, остаюсь многолюбящая твоя тетка

# Василиса Цупчевьска.

"Чудная въ огородъ у насъ выросла ръпа: больше похожа на картофель, чъмъ на ръпу".

Черезъ недълю послъ полученія этого письма, Иванъ Өедоровичъ написалъ такой отвътъ:

# "Милостивая государыня, тетушка, Василиса Кашпаровна!

"Много благодарю васъ за присылку бѣлья. Особенно карпетки у меня очень старыя, что даже деньщикъ штопалъ ихъ четыре раза, и очень отъ того стали узкія. Насчетъ вашего мнѣнія о моей службѣ я совершенно согласенъ съ вами и третьяго дня подалъ отставку. А какъ только получу увольненіе, то найму извозчика. Прежней вашей комиссіи, насчетъ сѣмянъ пшеницы, сибирской арнаутки, не могъ исполнить: во всей Могилевской губерніи нѣтъ такой. Свиней же здѣсь кормятъ большею частію брагой, подмѣшивая немного выигравшагося пива.

"Съ совершеннымъ почтеніемъ, милостивая государыня, тетушка, пребываю племянникомъ

### Иваномъ Шпонькою."

Наконецъ, Иванъ Өедоровичъ получилъ отставку, съ чиномъ поручика, нанялъ за сорокъ рублей жида отъ Могилева до Гадяча, и сѣлъ въ кибитку въ то самое время, когда деревья одѣлись молодыми, еще рѣдкими листьями, вся земля ярко зазеленѣла свѣжею зеленью и по всему полю пахло весною.



II.

# Дорога.

Въ дорогъ ничего не случилось слишкомъ замъчательнаго. Ъхали съ небольшимъ двъ недъли. Можетъ-быть, еще и этого скоръе пріъхалъ-бы Иванъ Өедоровичъ, но набожный жидъ шабашовалъ по субботамъ, и, накрывшись своею попоной, молился весь день. Впрочемъ, Иванъ Өедоровичъ, какъ уже имълъ я случай замътить прежде, былъ такой человъкъ, торый не допускалъ къ себъ скуки. Въ то время развязывалъ онъ чемоданъ, вынималъ бълье, разсматривалъ его хорошенько; такъ-ли вымыто, такъ-ли сложено; снималъ осторожно пушокъ съ новаго мундира, сшитаго уже безъ погончиковъ, и снова все это укладывалъ наилучшимъ образомъ. Книгъ онъ, вообще сказать, не любилъ читать; а если заглядывалъ иногда въ гадательную книгу, такъ это потому, что любилъ встрѣчать тамъ знакомое, читанное уже нѣсколько разъ. Такъ городской житель отправляется каждый день въ клубъ, не для того, чтобы услышать тамъ что-нибудь новое, но чтобы встрътить такъ пріятелей, съ которыми онъ уже съ незапамятныхъ временъ привыкъ болтать въ клубъ. Такъ чиновникъ съ большимъ наслажденіемъ читаетъ адресъ-календарь по нѣскольку разъ въ день, не для какихъ-нибудь дипломатическихъ затъй, но его тъшитъ до крайности печатная роспись. "А! Иванъ Гавриловичъ такой-то!.. повторяетъ онъ глухо про себя. "А! вотъ и я! гм!.. "И на слъдующій разъ снова перечитываетъ его съ тъми же восклицаніями.

Послѣ двухнедѣльной ѣзды Иванъ Өедоровичъ достигнулъ деревушки, находившейся въ ста верстахъ отъ Гадяча. Это было въ пятницу. Солнце давно уже зашло, когда онъ въѣхалъ съ кибиткою и съ жидомъ на постоялый дворъ.

Этотъ постоялый дворъ ничѣмъ не отличался отъ другихъ, выстроенныхъ по небольшимъ деревушкамъ. Въ нихъ обыкновенно съ большимъ усердіемъ потчуютъ путешественника сѣномъ и овсомъ, какъ будто бы онъ былъ почтовая лошадь. Но еслибы онъ захотѣлъ позавтракать, какъ обыкновенно завтракаютъ порядочные люди, то сохранилъ бы въ ненарушимости свой аппетитъ до другого случая. Иванъ Өедоровичъ, зная все это, заблаговременно запасся двумя вязками бубликовъ и колбасою и, спросивши рюмку водки, въ которой не бываетъ недостатка ни на одномъ постояломъ дворѣ, началъ свой ужинъ, усѣвшись на лавкѣ передъ дубовымъ столомъ, неподвижно вкопаннымъ въ глиняный полъ.



Въ продолжение этого времени послышался стукъ брички. Ворота заскрипъли; но бричка долго не въъзжала на дворъ. Громкій голосъ бранился со старухою, содержавшею трактиръ. "Я въъду", услышалъ Иванъ Өедоровичъ: "но если хоть одинъ клопъ укуситъ меня въ твоей хатъ, то прибью, ей Богу, прибью, старая колдунья! и за съно ничего не дамъ!"

Минуту спустя, дверь отворилась, и вошель, или, лучше сказать, влѣзъ толстый человѣкъ въ зеленомъ сюртукѣ. Голова его неподвижно покоилась на короткой шеѣ, казавшейся еще толще отъ двухъ-этажнаго подбородка. Казалось, и съ виду онъ принадлежалъ къ числу тѣхъ людей, которые не ломали никогда головы надъ пустяками и которыхъ вся жизнь катилась по маслу.

"Желаю здравствовать, милостивый государь", проговориль онъ, увидъвши Ивана Өедоровича.

Иванъ Өедоровичъ безмолвно поклонился.

"А позвольте спросить: съ къмъ имъю честь говорить?" продолжалъ толстый пріъзжій.

При такомъ допросѣ Иванъ Өедоровъ невольно поднялся съ мѣста и сталъ въ вытяжку, что обыкновенно онъ дѣлывалъ, когда спрашивалъ его о чемъ полковникъ. "Отставной поручикъ, Иванъ Өедоровъ Шпонька", отвѣчалъ онъ.

- "А смъю ли спросить, въ какія мъста изволите ъхать?"
- "Въ собственный хуторъ-съ, Вытребеньки".

"Вытребеньки!" воскликнулъ строгій допросчикъ. "Позвольте, милостивый государь, позвольте!" говорилъ онъ, подступая къ нему и размаживая руками, какъ будто бы кто-нибудьего не допускалъ, или онъ продирался сквозь толпу, и, приблизившись, принялъ Ивана Өедоровича въ объятія и облобызалъ сначала въ правую, потомъ въ лѣвую, и потомъ снова въ правую щеку. Ивану Өедоровичу очень понравилось это лобызаніе, потому что губы его приняли большія щеки незнакомца за мягкія подушки.

"Позвольте. милостивый государь, познакомиться!" продолжаль толстякь: "я помѣщикъ того же Гадячскаго повѣта и вашъ сосѣдъ; живу отъ хутора вашего Вытребеньки не дальше пяти верстъ, въ селѣ Хортыщѣ; а, фамилія моя Григорій Григорьевичъ Сторченко. Непремѣнно, непремѣнно, милостивый государь, и знать васъ не хочу, если не пріѣдете въ гости въ село Хортыще. Я теперь спѣшу по надобности... А что это?" проговорилъ онъ кроткимъ голосомъ вошедшему своему жокею, мальчику въ козацкой свиткѣ, съ заплатанными локтями, съ недоумѣвающею миною, ставившему на столъ узлы и ящики. "Что это? что?" и голосъ Григорія Григорьевича незамѣтно



дълался грознъе и грознъе. "Развъ я это сюда велълъ ставить тебъ, любезный? Развъ я это сюда говорилъ ставить тебъ, подлецъ? Развъ я не говорилъ тебъ напередъ разогръть курицу, мошенникъ? Пошелъ! вскрикнулъ онъ, топнувъ ногою. "Постой, рожа! Гдъ погребецъ со штофиками? Иванъ Өедоровичъ!" говорилъ онъ, наливая рюмку настойки: "прошу покорно лѣкарственной! ".

"Ей Богу-съ, не могу... я уже имълъ случай... проговорилъ Иванъ Өедоровичъ съ запинкой.

"И слушать не хочу, милостивый государь!" возвысилъ голосъ помъщикъ: "и слушать не хочу! Съ мъста не сойду, покамъстъ не выкушаете... "

Иванъ Өедоровичъ увидъвши, что нельзя отказаться, не безъ удовольствія выпилъ.

"Это курица, милостивый государь", продолжаль толстый Григорій Григорьевичъ, разрѣзывая ее ножомъ въ деревянномъ ящикъ. "Надобно вамъсказать, что повариха моя, Явдоха, иногда любитъ куликнуть, и оттого часто пересушиваетъ. Эй, жлопче! тутъ оборотился онъ къ мальчику въ козацкой свиткъ, принесшему перину и подушки: "постели постель мнъ на полу посереди хаты! Смотри же, съна повыше наклади подъ душку! Да выдерни у бабы изъ мычки клочекъ пеньки ткнуть мнъ уши на ночь! Надобно вамъ знать, милостивый государь, что я имъю обыкновеніе затыкать на ночь уши съ того проклятаго случая, когда въ одной русской корчмъ зальзъ мнь въ львое ухо тараканъ. Проклятые кацапы, какъ я послъ узналъ, ъдятъ даже щи съ тараканами. Невозможно описать, что происходило со мною: въ ухъ такъ и щекочетъ, такъ и щекочетъ... ну, хоть на стъну! Мнъ помогла уже въ нашихъ мъстахъ простая старуха, и чъмъ бы вы думали? просто, зашептываніемъ. Что вы скажете, милостивый государь, о лъкаряхъ? Я думаю, что они, просто, морочатъ и дурачатъ насъ; иная старуха въ двадцать разъ лучше знаетъ всъхъ этихъ лъкарей".

"Дъйствительно, вы изволите говорить совершенную-съ правду. Иная точно бываетъ... Тутъ онъ остановился, какъ бы не прибирая дальше приличнаго слова. Не мѣшаетъ здѣсь и мнъ сказать, что онъ вообще не былъ щедръ на слова. жетъ-быть, это происходило отъ робости, а, можетъ, и отъ желанія выразиться красивъе.

"Хорошенько, хорошенько перетряси сѣно!" говорилъ Григорій Григорьевичъ своему лакею: "тутъ съно такое гадкое, что, того и гляди, какъ-нибудь попадетъ сучокъ. Позвольте, милостивый государь, пожелать спокойной ночи! Завтра уже



не увидимся: я выъзжаю до зари. Вашъ жидъ будетъ шабашовать, потому что завтра суббота, такъ вамъ нечего и вставать рано. Не забудьте же моей просьбы: и знать васъ хочу, когда не пріъдете въ село Хортыще".

Тутъ камердинеръ Григорія Григорьевича стащилъ съ него сюртукъ и сапоги, натянувъ на него вмѣсто того халатъ, и Григорій Григорьевичъ повалился на постель, и, огромная перина легла на другую.

"Эй, хлопче! куда же ты, подлецъ? Поди сюда, поправь мнѣ одъяло! Эй, хлопче, подмости подъ голову съна! Да что, коней уже напоили? Еще съна! сюда, подъ этотъ бокъ! Да поправь, подлецъ, хорошенько одъяло! Вотъ такъ, еще! охъ!.. "

Тутъ Григорій Григорьевичъ еще вздохнулъ раза два и пустилъ страшный носовой свистъ по всей комнатъ, всхрапывая по временамъ такъ, что дремавшая на лежанкъ старуха, пробудившись, вдругъ смотрѣла въ оба глаза на всѣ стороны, но, не видя ничего, успокоивалась и засыпала снова.

На другой день, когда проснулся Иванъ Өедоровичъ, толстаго помъщика уже не было. Это было одно только замъчательное происшествіе, случившееся съ нимъ на дорогъ. На третій день посл'є того приближался онъ къ своему хуторку.

Тутъ почувствовалъ онъ, что сердце въ немъ сильно забилось, когда выглянула, махая крыльями, вътряная мельница и когда, по мъръ того, какъ жидъгналъсвоихъ клячъна гору, показывался внизу рядъ вербъ. Живо и ярко блестълъ сквозь нихъ прудъ и дышалъ свъжестью. Здъсь когда-то онъ купался; въ этомъ самомъ прудъ онъ когда-то съ ребятишками брелъ по шею въ водъ за раками. Кибитка взъъхала на греблю, и Иванъ Өедоровичъ увидълъ тотъ же самый старинный домикъ, покрытый очеретомъ, тъ же самыя яблони и черешни, по которымъ онъ когда-то украдкою лазалъ. Только-что въ халъ онъ на дворъ, какъ сбъжались со всъхъ сторонъ собаки сортовъ: бурыя, черныя, сърыя, пъгія. Нъкоторыя съ лаемъ кидались подъ ноги лошадямъ, другія бѣжали сзади, замѣтивъ, что ось вымазана саломъ; одна, стоя возлъ кухни и накрывъ лапою кость, заливалась во все горло; другая лаяла издали и бъгала взадъ и впередъ, помахивая хвостомъ и какъ бы при-"Посмотрите, люди крещеные, какой я молодой человъкъ! " Мальчишки, въ запачканныхъ рубашкахъ, бъжали глядъть. Свинья, прохаживавшаяся по двору съ шестнадцатью поросятами, подняла вверхъ съ испытующимъ видомъ рыло и хрюкнула громче обыкновеннаго. На дворъ лежало на землъ множество ряденъ съ пшеницею, просомъ и ячменемъ, сушившимися на солнцъ. На крышъ тоже не мало сушилось разнаго рода травъ: Петровыхъбатоговъ, нечуй-вътра и другихъ.

Иванъ Өедоровичъ такъ былъ занятъ разсматриваніемъ этого, что очнулся тогда только, когда пѣгая собака укусила слѣзавшаго съ козелъ жида за икру. Сбѣжавшаяся дворня, состоявшая изъ поварихи, одной бабы и двухъ дѣвокъ въ шерстяныхъ исподницахъ, послѣ первыхъ восклицаній: "та се жъ панычъ нашъ!" объявила, что тетушка садила въ огородѣ пшеничку, вмѣстѣ въ дѣвкою Палашкою и кучеромъ Омелькомъ, исправлявшимъ часто должность огородника и сторожа. Но тетушка, которая еще издали завидѣла рогожную кибитку, была уже здѣсь. И Иванъ Өедоровичъ изумился, когда она почти подняла его на рукахъ, какъ бы не довѣряя, та ли это тетушка, которая писала къ нему о своей дряхлости и болѣзни.

III.

### Тетушка.

Тетушка Василиса Кашпаровна въ это время имъла лътъ около пятидесяти. Замужемъ она никогда не была и обыкновенно говорила, что жизнь дъвическая для нея всего. Впрочемъ, сколько мнъ помнится, никто и не сваталъ ее. Это происходило оттого, что всъ мужчины чувствовали при ней какую-то робость и никакъ не имъли духа сдълать ей признаніе. "Весьма съ большимъ характеромъ Василиса Кашпаровна!" говорили женихи, и были совершенно правы, потому что Василиса Кашпаровна хоть кого умъла сдълать тише травы. Пьяницу-мельника, который совершенно былъ ни къ чему негоденъ, она, собственною своею мужественною рукою дергая каждый день за чубъ, безъ всякаго посторонняго средства, умъла сдълать золотомъ, а не человъкомъ. Ростъ она имъла почти исполинскій, дородность и силу совершенно соразмърную. Казалось, что природа сдълала непростительную ошибку, опредъливъ ей носить темно-коричневый, по буднямъ, капотъ съ мелкими сборками и красную кашемировую шаль въ день Свътлаго Воскресенія и своихъ именинъ, тогда какъ ей болъе всего шли бы драгунскіе усы и длинные ботфорты. Зато занятія ея совершенно соотвътствовали ея виду: она каталась сама на лодкъ, гребя весломъ искуснъе всякаго рыболова; стръляла дичь; стояла неотлучно надъ косарями; знала наперечетъ число дынь и арбузовъ на



баштанѣ; брала пошлину по пять копѣекъ съ воза, проѣзжавшаго черезъ ея греблю; взлѣзала на дерево и трусила груши; била лѣнивыхъ вассаловъ своею страшною рукою и подносила достойнымъ рюмку водки тою же грозною рукою. Почти въ одно время она бранилась, красила пряжу, бѣгала на кухню, дѣлала квасъ, варила медовое варенье и хлопотала весь день и вездѣ поспѣвала. Слѣдствіемъ этого было то, что маленькое имѣньице Ивана Өедоровича, состоявшее изъ осьмнадцати душъ по послѣдней ревизіи, процвѣтало въ полномъ смыслѣ сего слова. Къ тому-жъ она слишкомъ горячо любила своего племянника и тщательно собирала для него копѣйку.

По прівздв домой, жизнь Ивана Өедоровича рвшительно измвилась и пошла совершенно другою дорогою. Казалось, натура именно создала его для управленія осьмнадцати-душнымъ имвніемъ. Сама тетушка замвтила, что онъ будетъ хорошимъ хозяиномъ, хотя, впрочемъ, не во всв еще отрасли хозяйства позволяла ему вмвшиваться. "Воно ще молода дымина!" обыкновенно она говаривала, несмотря на то, что Ивану Өедоровичу было безъ малаго сорокъ лвтъ: "гдв ему все знать"!

Однакожъ, онъ неотлучно бывалъ въ полѣ при жнецахъ и косаряхъ, и это доставляло наслажденіе неизъяснимое его кроткой душъ. Единодушный взмахъ десятка и болъе блестящихъ косъ; шумъ падающей стройными рядами травы; изръдка заливающіяся пъсни жницъ, то веселыя, какъ встръча гостей, то заунывныя, какъ разлука; спокойный, чистый вечеръ, — и что за вечеръ! какъ воленъ и свъжъ воздухъ! какъ тогда оживлено все: степь краснъетъ, синъетъ и горитъ цвътами; перепелы, дрофы, чайки, кузнечики, тысячи насъкомыхъ, и отъ нихъ свистъ, жужжаніе, трескъ, крикъ и вдругъ стройный хоръ; и все не молчитъ ни на минуту; а солнце садится и кроется. У! какъ свъжо и хорошо! По полю, то тамъ, то тамъ, раскладываются огни и ставятъ котлы, и вкругъ котловъ садятся усатые косари; паръ отъ галушекъ несется; сумерки съръютъ... Трудно разсказать, что дълалось тогда съ Иваномъ Өедоровичемъ. Онъ забывалъ, присоединясь ΚЪ отвъдать ихъ галушекъ, которыя очень любилъ, и стоялъ недвижимо на одномъ мъстъ, слъдя глазами пропадавшую въ небъ чайку, или считая копы нажатаго хлъба, унизывавшія поле.

Въ непродолжительномъ времени объ Иванъ Өедоровичъ вездъ пошли ръчи, какъ о великомъ хозяинъ. Тетушка не могла нарадоваться своимъ племянникомъ и никогда не упу-



скала случая имъ похвастаться. Въ одинъ день, -- это было уже по окончаніи жатвы, и именно въ концѣ іюля,—Василиса Кашпаровна, взявши Ивана Өедоровича съ таинственнымъ видомъ за руку, сказала, что она теперь хочетъ поговорить съ нимъ о дълъ, которое съ давнихъ поръ уже ее занимаетъ.

"Тебѣ, любезный Иванъ Өедоровичъ", такъ она начала: "извъстно, что въ твоемъ хуторъ осьмнадцать душъ, впрочемъ, это по ревизіи, а безъ того, можетъ, наберется больше, можетъ, будетъ до двадцати четырехъ. Но не объ этомъ дѣло. Ты знаешь тотъ лъсокъ, что за нашею левадою, и, върно, знаешь за тъмъ же лъсомъ широкій лугъ: въ немъ двадцать безъ малаго десятинъ; а травы столько, что можно каждый годъ продавать больше, чъмъ на сто рублей, особенно, если, какъ говорятъ, въ Гадячъ будетъ конный полкъ".

"Какъ же-съ, тетушка, знаю: трава очень хорошая".

"Это я сама знаю, что очень хорошая; но знаешь ли ты, что вся эта земля, по-настоящему, твоя? Что-жъ ты такъ выпучилъ глаза? Слушай, Иванъ Өедоровичъ! Ты помнишь Степана Кузьмича? Что я говорю: "помнишь!" Ты тогда былъ такимъ маленькимъ, что не могъ выговорить даже его имени. Куда-жъ! Я помню, когда прівхала на самое пущенье, передъ Филипповкою, и взяла было тебя на руки, то ты чуть не испортилъ мнъ всего платья; къ счастію, что успъла передать тебя мамкъ Матренъ; такой ты тогда былъ гадкій!... Но не объ этомъ дъло. Вся земля, которая за нашимъ хуторомъ, и самое село Хортыще, было Степана Кузьмича. Онъ, надобно тебъ объявить, еще тебя не было на свътъ, какъ началъ ъздить къ твоей матушкъ, -- правда, въ такое время, когда отца твоего не бывало дома. Но я, однакожъ, это не въ укоръ ей говорю, — упокой, Господи, ея душу! — хотя покойница всегда неправа противъ меня. Но не объ этомъ дъло. Какъ бы то ни было, только Степанъ Кузьмичъ сдѣлалъ тебѣ дарственную запись на то самое имъніе, объ которомъ я тебъ говорила. Но покойница твоя матушка, между нами будь сказано, была пречуднаго нрава. Самъ чортъ (Господи, прости меня за это гадкое слово!) не могъ бы понять ее. Куда она дъла эту запись-одинъ Богъ знаетъ. Я думаю, просто, что она въ рукахъ этого стараго холостяка, Григорія Григорьевича Сторченка. Этой пузатой шельмъ досталось все его имъніе. Я готова ставить, Богъ знаеть что, если онъ не утаилъ записи".

"Позвольте-съ доложить, тетушка: не тотъ ли это Сторченко, съ которымъ я познакомился на станціи? "Тутъ Иванъ Өедоровичъ разсказалъ про свою встръчу.



"Кто его знаетъ!" отвъчала, немного подумавъ, тетушка: "можетъ-быть, онъ и не негодяй. Правда, онъ всего только полгода, какъ переъхалъ къ намъ жить; въ такое время человъка не узнаешь. Старуха-то, матушка его, я слышала, очень разумная женщина и, говорятъ, большая мастерица солить огурцы; ковры собственныя дъвки ея умъютъ отлично хорошо выдълывать. Но такъ какъ ты говоришь, что онъ тебя хорошо принялъ, то поъзжай къ нему: можетъ-быть, старый гръшникъ послушается совъсти и отдастъ, что принадлежитъ не ему. Пожалуй, можешь поъхать и въ бричкъ, только проклятая дитвора повыдергала сзади всъ гвозди; нужно будетъ сказать кучеру Омелькъ, чтобы прибилъ вездъ получше кожу".

"Для чего, тетушка? Я возьму повозку, въ которой вы вздите иногда стрвлять дичь".

Этимъ окончился разговоръ.

### IV.

### Обѣдъ.

Въ обѣденную пору Иванъ Өедоровичъ въѣхалъ въ село Хортыще и немного оробѣлъ, когда сталъ приближаться къ господскому дому. Домъ этотъ былъ длинный и не подъ очеретяною, какъ у многихъ окружныхъ помѣщиковъ, но подъ деревянною крышею. Два амбара во дворѣ тоже подъ деревянною крышею; ворота дубовыя. Иванъ Өедоровичъ похожъ былъ на того франта, который, заѣхавъ на балъ, видитъ всѣхъ, куда ни оглянется, одѣтыхъ щеголеватѣе его. Изъ почтенія онъ остановилъ свой возокъ возлѣ амбара и подошелъ пѣшкомъ къ крыльцу.

"А! Иванъ Өедоровичъ!" закричалъ толстый Григорій Григорьевичъ, ходившій по двору въ сюртукѣ, но безъ галстуха, жилета и подтяжекъ. Однакожъ, и этотъ нарядъ, казалось, обременялъ его тучную ширину, потому что потъ катился съ него градомъ.

"Что-жъ вы говорили, что сейчасъ, какъ только увидитесь съ тетушкой, прівдете, да и не прівхали?" Послв этихъ словъ губы Ивана Өедоровича встрвтили тв же самыя знакомыя подушки.

"Большею частію занятія по хозяйству... Я-съ прівхаль къ вамъ на минутку, собственно по двлу..."



"На минутку? Вотъ этого-то не будетъ. Эй, хлопче!" кричалъ толстый хозяинъ, и тотъ же самый мальчикъ въ козацкой свиткъ выбъжалъ изъ кухни. "Скажи Касьяну, чтобы ворота сейчасъ заперъ, -- слышишь! -- заперъ крѣпче! А коней вотъ этого пана распрягъ бы сію минуту. Прошу въ комнату: здъсь такая жара, что у меня вся рубашка мокра".

Иванъ Өедоровичъ, вошедши въ комнату, рѣшился не терять напрасно времени и, несмотря на свою робость, наступать ръшительно.

"Тетушка имъла честь... сказывала мнъ, что дарственная запись покойнаго Степана Кузьмича... "

Трудно изобразить, какую непріятную мину сдѣлало при этихъ словахъ обширное лицо Григорія Григорьевича. Богу, ничего не слышу! " отвъчалъ онъ. "Надобно вамъ сказать, что у меня въ лѣвомъ ухѣ сидѣлъ тараканъ (въ русскихъ избахъ проклятые кацапы вездъ поразводили таракановъ); невозможно описать никакимъ перомъ, что за мученіе было—такъ вотъ и щекочетъ, такъ и щекочетъ. Мнѣ помогла уже одна старуха самымъ простымъ средствомъ... "

"Я хотълъ сказать..." осмълился прервать Иванъ Өедоровичъ, видя, что Григорій Григорьевичъ съ умысломъ хочетъ поворотить рачь на другое: "что въ заващаніи покойнаго Степана Кузьмича упоминается, такъ сказать, о дарственной записи... по ней слъдуетъ мнъ... "

"Я знаю, это вамъ тетушка успъла наговорить. Это ложь, ей Богу, ложь! Никакой дарственной записи дядюшка не дълалъ. Хотя, правда, въ завъщаніи и упоминается о какой-то записи; но гдъ же она? Никто не представилъ ее. Я вамъ это говорю потому, что искренно желаю вамъ добра. Ей Богу, это ложь!"

Иванъ Өедоровичъ замолчалъ, разсуждая, что, можетъ-быть, и въ самомъ дѣлѣ тетушкѣ такъ только показалось.

"А вотъ идетъ сюда матушка съ сестрами!" сказалъ Григорій Григорьевичъ: "слѣдовательно, обѣдъ готовъ. Пойдемте!"

Тутъ онъ потащилъ Ивана Өедоровича за руку нату, въ которой стояли на столъ водка и закуски.

Въ то самое время вошла старушка, низенькая, совершенный кофейникъ въ чепчикъ, съ двумя барышнями — бълокурой и черноволосой. Иванъ Өедоровичъ, какъ воспитанный кавалеръ, подошелъ сначала къ старушкиной ручкѣ, а послѣ къ ручкамъ объихъ барышень.

"Это, матушка, нашъ сосъдъ, Иванъ Өедоровичъ Шпонька!" сказалъ Григорій Григорьевичъ.

сочинения гоголя, т. 1.

13



Старушка смотръла пристально на Ивана Өедоровича, или, можетъ-быть, только казалось смотръвшею. Впрочемъ, это была совершенная доброта; казалось, она такъ и хотъла спросить Ивана Өедоровича: "сколько вы на зиму насаливаете огурцовъ?"

"Вы водку пили?" спросила старушка.

"Вы, матушка, върно, не выспались", сказалъ Григорій Григорьевичъ: "кто-жъ спрашиваетъ гостя, пилъ ли онъ? Вы потчивайте только; а пили ли мы, или нътъ, это наше дъло. Иванъ Өедоровичъ! прошу: золототысячниковой, или Трохимовской сивушки? какую вы лучше любите? Иванъ Ивановичъ, а ты что стоишь?" произнесъ Григорій Григорьевичъ, оборотившись назадъ, и Иванъ Өедоровичъ увидълъ подходившаго къ водкъ Ивана Ивановича, въ долгополомъ сюртукъ, съ огромнымъ стоячимъ воротникомъ, закрывавшимъ весь его затылокъ, такъ что голова его сидъла въ воротникъ, какъ будто въ бричкъ.

Иванъ Ивановичъ подошелъ къ водкъ, потеръ руки, разсмотрълъ хорошенько рюмку, налилъ, поднесъ къ свъту, вылилъ разомъ изъ рюмки всю водку въ ротъ, но, не проглатывая, пополоскалъ ею хорошенько во рту, послъ чего уже проглотилъ и, закусивши хлѣбомъ съ солеными опенками, оборотился къ Ивану Өедоровичу.

"Не съ Иваномъ ли Өедоровичемъ, господиномъ Шпонькою, имъю честь говорить?

"Такъ точно-съ", отвѣчалъ Иванъ Өедоровичъ.

"Очень много изволили перемѣниться съ того времени, какъ я васъ знаю. Какъ же! продолжалъ Иванъ Ивановичъ: "я еще помню васъ вотъ какими!" При этомъ поднялъ онъ ладонь на аршинъ отъ пола. "Покойный батюшка вашъ, дай Боже ему царствіе небесное, рѣдкій былъ человѣкъ. Арбузы и дыни всегда бывали у него такіе, какихъ теперь нигдъ не найдете. Вотъ коть бы и тутъ", продолжалъ онъ, отводя его въ сторону: "подадутъ вамъ за столомъ дыни, — что за дыни? смотръть не хочется! Върите ли, милостивый государь, что у него были арбузы", произнесъ онъ съ таинственнымъ видомъ, разставляя руки, какъ будто бы хотълъ обхватить толстое дерево: "ей Богу, вотъ какіе!"

"Пойдемте за столъ!" сказалъ Григорій Григорьевичъ, взявши Ивана Өедоровича за руку.

Григорій Григорьевичъ сълъ на обыкновенномъ своемъ мъстъ, въ концъ стола, завъсившись огромною салфеткою и походя въ этомъ видъ на тъхъ героевъ, которыхъ рисуютъ цырюльники на своихъ вывъскахъ. Иванъ Өедоровичъ, краснья, сълъ на указанное ему мъсто противъ двухъ барышень;



а Иванъ Ивановичъ не преминулъ помъститься возлъ него, радуясь душевно, что будетъ кому сообщать свои познанія.

"Вы напрасно взяли куприкъ, Иванъ Өедоровичъ! Это индъйка!" сказала старушка, обратившись къ Ивану Өедоровичу, которому въ это время поднесъ блюдо деревенскій офиціантъ въ съромъ фракъ съ черною заплатою. "Возьмите спинку"!

"Матушка! въдь васъ никто не проситъ мъшаться!" произнесъ Григорій Григорьевичъ. "Будьте увърены, что гость самъ знаетъ, что ему взять! Иванъ Өедоровичъ! возьмите крылышко, вонъ другое, съ пупкомъ! да что-жъ вы такъ мало взяли? Возьмите стегнышко! Ты что разинулъ ротъ съ блюдомъ? Проси! Становись, подлецъ, на колъни! Говори сейчасъ: "Иванъ Өедоровичъ, возьмите стегнышко!"

"Иванъ Өедоровичъ, возьмите стегнышко!" проревѣлъ, ставъ на колѣни, офиціантъ съ блюдомъ.

"Гм! что это за индъйки!" сказалъ вполголоса Иванъ Ивановичъ съ видомъ пренебреженія, оборотившись къ своему сосѣду. "Такія ли должны быть индѣйки? Если бы вы увидѣли у меня индъекъ! Я васъ увъряю, что жиру въ одной больше, чъмъ въ десяткъ такихъ, какъ эти. Върите ли, государь мой, что даже противно смотръть, когда ходятъ онъ у меня по двору—такъ жирны!.."

"Иванъ Ивановичъ, ты лжешь!" произнесъ Григорій Григорьевичъ, вслушавшись въ его рѣчь.

"Я вамъ скажу", продолжалъ все такъ же своему сосъду Иванъ Ивановичъ, показывая видъ, будто бы онъ не слышалъ словъ Григорія Григорьевича: "что прошлый годъ, когда я отправлялъ ихъ въ Гадячъ, давали по пятидесяти копъекъ за штуку, и то еще не хотълъ брать".

"Иванъ Ивановичъ! Я говорю тебъ, что ты лжешь", произнесъ Григорій Григорьевичъ, для лучшей ясности, по складамъ и громче прежняго.

Но Иванъ Ивановичъ, показывая видъ, будто это совершенно относилось не къ нему, продолжалъ такъ же, но только гораздо тише: "именно, государь мой, не хотълъ брать. Въ Гадячѣ ни у одного помѣщика..."

"Иванъ Ивановичъ! въдь ты глупъ и больше ничего", громко сказалъ Григорій Григорьевичъ. "Вѣдь Иванъ Өедоровичъ знаетъ все это лучше тебя и, върно, не повъритъ тебъ".

Тутъ Иванъ Ивановичъ совершенно обидълся, замолчалъ и принялся убирать индъйку, несмотря на то, что она не такъ была жирна, какъ тъ, на которыя противно смотръть.

Стукъ ножей, ложекъ и тарелокъ замѣнилъ на время разговоръ; но громче всего слышалось высмактываніе Григоріемъ Григорьевичемъ мозгу изъ бараньей кости.

Digitized by Google

"Читали ли вы", спросилъ Иванъ Ивановичъ, послѣ нѣкотораго молчанія, высовывая голову изъ своей брички къ Ивану Өедоровичу: "книгу "Путеществіе Коробейникова ко святымъ мъстамъ?" Истинное услажденіе души и сердца! Теперь такихъ книгъ не печатаютъ. Очень сожалительно, что не посмотрълъ, котораго году".

Иванъ Өедоровичъ, услышавши, что дѣло идетъ о книгѣ, прилежно началъ набирать себъ соусу.

"Истинно удивительно, государь мой, какъ подумаешь, что простой мъщанинъ прошелъ всъ мъста эти: болъе трехъ тысячъ верстъ, государь мой! болѣе трехъ тысячъ верстъ! Подлинно его самъ Господь сподобилъ побывать въ Палестинъ и Герусалимъ".

"Такъ вы говорите, что онъ", сказалъ Иванъ Өедоровичъ, который много наслышался о Герусалимъ еще отъ своего деньщика: "былъ и въ Герусалимѣ?"

"О чемъ вы говорите, Иванъ Өедоровичъ?" произнесъ съ конца стола Григорій Григорьевичъ.

"Я, то-есть, имѣлъ случай замѣтить, что какія есть на свътъ далекія страны! сказалъ Иванъ Өедоровичъ, будучи сердечно доволенъ тъмъ, что выговорилъ столь длинную и трудную фразу.

"Не върьте ему, Иванъ Өедоровичъ!" сказалъ Григорій Григорьевичъ, не вслушавшись хорошенько: "все вретъ!"

Между тѣмъ обѣдъ кончился. Григорій Григорьевичъ отправился въ свою комнату, по обыкновенію, немножко всхрапнуть, а гости пошли вслъдъ за старушкою-хозяйкою и барышнями въ гостиную, гдъ тотъ самый столъ, на которомъ оставили они, выходя объдать, водку, какъ бы превращеніемъ какимъ, покрылся блюдечками съ вареньемъ разныхъ сортовъ и блюдами съ арбузами, вишнями и дынями.

Отсутствіе Григорія Григорьевича замѣтно было во всемъ: хозяйка сдѣлалась словоохотнѣе и открывала сама, безъ просьбы, множество секретовъ насчетъ дѣланія пастилы и сушенія грушъ. Даже барышни стали говорить; но бълокурая, которая казалась моложе шестью годами своей сестры и которой по виду было около двадцати пяти лътъ, была молчаливъе.

Но болъе всъхъ говорилъ и дъйствовалъ Иванъ Ивановичъ. Будучи увъренъ, что его теперь никто не собьетъ и не смъщаетъ, онъ говорилъ и объ огурцахъ, и о посъвъ картофеля, и о томъ, какіе въ старину были разумные люди,—куда противъ теперешнихъ, --- и о томъ, какъ все, чѣмъ далѣе, умнъетъ и доходитъ къ выдумыванію мудръйшихъ вещей. Словомъ, это былъ одинъ изъ числа тѣхъ людей, которые съ ве-



личайшимъ удовольствіемъ любятъ позаняться услаждающимъ душу разговоромъ и будутъ говорить обо всемъ, о чемъ только можно говорить. Если разговоръ касался важныхъ и благочестивыхъ предметовъ, то Иванъ Ивановичъ вздыхалъ послѣ каждаго слова, кивая слегка головою; ежели до хозяйственныхъ, то высовывалъ голову изъ своей брички и дѣлалъ такія мины, глядя на которыя, кажется, можно было прочитать, какъ нужно дѣлать грушевый квасъ, какъ велики тѣ дыни, о которыхъ онъ говорилъ, и какъ жирны тѣ гуси, которые бѣгаютъ у него по двору.

Наконецъ, съ великимъ трудомъ, уже ввечеру, удалось Ивану Өедоровичу распрощаться, и, несмотря на свою сговорчивость и на то, что его насильно оставляли ночевать, онъ устоялъ таки на своемъ намъреніи ъхать, — и уъхалъ.

٧.

# Новый замыселъ тетушки.

"Ну, что? выманилъ у стараго лиходъя запись?" Такимъ вопросомъ встрътила Ивана Өедоровича тетушка, которая съ нетерпъніемъ дожидалась его уже нъсколько часовъ на крыльцъ и не вытерпъла, наконецъ, чтобы не выбъжать за ворота.

"Нътъ, тетушка!" сказалъ Иванъ Өедоровичъ, слъзая съ повозки: "у Григорія Григорьевича нътъ никакой записи".

"И ты повърилъ ему? Вретъ онъ, проклятый! Когда-нибудь попаду, право, поколочу его собственными руками. О, я ему поспущу жиру! Впрочемъ, нужно напередъ поговорить съ нашимъ подсудкомъ, нельзя ли судомъ съ него стребовать... Но не объ этомъ теперь дъло. Ну, что-жъ, объдъ былъ хорошій?"

"Очень... да, весьма, тетушка!"

- "Ну, какія-жъ были кушанья? разскажи. Старуха-то, я знаю, мастерица присматривать за кухней".
- "Сырники были со сметаною, тетушка; соусъ съ голубями, начиненными..."
- "А индъйка со сливами была?" спросила тетушка, потому что сама была большая искусница приготовлять это блюдо.
- "Была и индъйка!... Весьма красивыя барышни—сестрицы Григорія Григорьевича, особенно бълокурая!"
- "А!" сказала тетушка и посмотръла пристально на Ивана Өедоровича, который, покраснъвъ, потупилъ глаза въ землю. Новая мысль быстро промелькнула въ ея головъ. "Ну, что-жъ?" спросила она съ любопытствомъ и живо: "какія у ней брови?" Не мъшаетъ замътить, что тетушка всегда поставляла первую красоту женщины въ бровяхъ.



"Брови, тетушка, совершенно-съ такія, какія, вы разсказывали, въ молодости были у васъ. И по всему лицу небольшія веснушки."

"А!" сказала тетушка, будучи довольна замѣчаніемъ Ивана Өедоровича, который, однакожъ, не имѣлъ и въ мысляхъ сказать этимъ комплиментъ. "Какое же было на ней платье? хотя. впрочемъ, теперь трудно найти такихъ плотныхъ матерій, какая вотъ хоть бы, напримѣръ, у меня на этомъ капотѣ. Но не объ этомъ дѣло. Ну, что-жъ, ты говорилъ о чемъ-нибудь съ нею?"

"То-есть, какъ...я-съ, тетушка? Вы, можетъ-быть, уже ду-маете..."

"А что-жъ? что тутъ диковиннаго? Такъ Богу угодно! Можетъ-быть, тебъ съ нею на роду написано жить парочкою".

"Я не знаю, тетушка, какъ вы можете это говорить. Это доказываетъ, что вы совершенно не знаете меня..."

"Ну, вотъ уже и обидълся!" сказала тетушка. "Ще молода дытына!" подумала она про себя: "ничего не знаетъ! Нужно ихъ свести вмъстъ: пусть познакомятся!"

Тутъ тетушка пошла заглянуть въ кухню и оставила Ивана Өедоровича. Но съ этого времени она только и думала о томъ, какъ увидъть скоръе своего племянника женатымъ и поняньчить маленькихъ внучковъ. Въ головѣ ея громоздились одни только приготовленія къ свадьбъ, и замътно было, что она во всъхъ дълахъ суетилась гораздо болъе, нежели прежде, хотя, впрочемъ, эти дъла болъе шли хуже, нежели лучше. Часто, дълая какое-нибудь пирожное, котораго вообще она никогда не довъряла кухаркъ, она, позабывшись и воображая, что возлъ нея стоитъ маленькій внучекъ, просящій пирога, разсъянно протягивала къ нему руку съ лучшимъ кускомъ, а дворовая собака, пользуясь этимъ, схватывала лакомый кусокъ и своимъ громкимъ чваканьемъ выводила ее изъ задумчивости, за что и бывала всегда бита кочергою. Даже оставила она любимыя свои занятія и не ъздила на охоту, особливо, когда, вмъсто куропатки, застрълила ворону, чего никогда прежде съ нею не бывало.

Наконецъ, спустя дня четыре послѣ этого, всѣ увидѣли выкаченную изъ сарая на дворъ бричку. Кучеръ Омелько, онъ же и огородникъ и сторожъ, еще съ ранняго утра стучалъ молоткомъ и приколачивалъ кожу, отгоняя безпрестанно собакъ, лизавшихъ колеса. Долгомъ почитаю предувѣдомитъ читателей, что это была именно та самая бричка, въ которой еще ѣздилъ Адамъ; и потому, если кто будетъ выдавать другую за Адамовскую, то это—сущая ложь, и бричка непремѣнно



поддъльная. Совершенно неизвъстно, какимъ образомъ спаслась она отъ потопа; должно думать, что въ Ноевомъ ковчегъ былъ особенный для нея сарай. Жаль очень, что читателямъ нельзя описать живо ея фигуры. Довольно сказать, что Василиса Кашпаровна была очень довольна ея архитектурою и всегда изъявляла сожальніе, что вывелись изъ моды старинные экипажи. Самое устройство брички немного на-бокъ, то-есть такъ, что правая сторона ея была гораздо выше лъвой, ей очень нравилось, потому что съ одной стороны можетъ, какъ она говорила, влъзать малорослый, а съ другой — великорослый, Впрочемъ, внутри брички могло помъститься штукъ пять малорослыхъ и трое такихъ, какъ тетушка.

Около полудня, Омелько, управившись около вывелъ изъ конюшни тройку лошадей, немного чѣмъ моложе брички, и началъ привязывать ихъ веревкою къ величественному экипажу. Иванъ Өедоровичъ и тетушка, одинъ съ лѣвой стороны, другая съ правой, влѣзли въ бричку, и она тронулась. Попадавшіеся на дорогѣ мужики, видя такой богатый экипажъ (тетушка очень ръдко выъзжала въ немъ), почтительно останавливались, снимали шапки и кланялись въ поясъ.

Часа черезъ два кибитка остановилась предъ крыльцомъ, думаю, не нужно говорить: предъ крыльцомъ дома Сторченка. Григорія Григорьевича не было дома. Старушка съ барышнями вышла встрътить гостей въ столовую. Тетушка подошла величественнымъ шагомъ, съ большою ловкостью отставила одну ногу впередъ и сказала громко:

"Очень рада, государыня моя, что имъю честь лично доложить вамъ мое почтеніе; а вмісті съ решпектомъ позвольте поблагодарить за хлѣбосольство ваше къ племяннику моему, Ивану Өедоровичу, который много имъ хвалится. Прекрасная у васъ гречиха, сударыня, — я видъла ее, подъъзжая къ селу-А позвольте узнать, сколько копъ вы получаете съ десятины?"

Послъ сего послъдовало всеобщее лобызаніе. Когда же усълись въ гостиной, то старушка-хозяйка начала:

"Насчетъ гречихи я не могу вамъ сказать: это часть Григорія Григорьевича; я уже давно не занимаюсь этимъ, да и не могу: уже стара! Въ старину у насъ, бывало, я помню, гречиха была по поясъ; теперь Богъ знаетъ что, хотя, впрочемъ, и говорятъ, что теперь все лучше". Тутъ старушка вздохнула, и какому-нибудь наблюдателю послышался бы въ этомъ вздохъ вздохъ стариннаго осьмнадцатаго стольтія.

"Я слышала, моя государыня, что у васъ собственныя ваши дъвки отличные умъютъ выдълывать ковры", сказала Василиса Кашпаровна и этимъ задъла старушку за самую чув-



Generated on 2023-04-03 15:53 GMT / https://hdl.handle.net/2027/mdp.39015010222191 Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access\_use#pd-us-google

ствительную струну: при этихъ словахъ она какъ будто оживилась, и рѣчи у ней полилися о томъ, какъ должно красить пряжу, какъ приготовлять для этого нитку.

Съ ковровъ быстро съѣхалъ разговоръ на соленіе огурцовъ и сушеніе грушъ. Словомъ, не прошло часу, какъ обѣ дамы такъ разговорились между собою, будто вѣкъ были знакомы. Василиса Кашпаровна многое уже начала говорить съ нею такимъ тихимъ голосомъ, что Иванъ Өедоровичъ ничего не могъ разслушать.

"Да не угодно ли посмотрѣть?" сказала, вставая, старушка-хозяйка.

За нею встали барышни и Василиса Кашпаровна, и всъ потянулись въ дъвичью. Тетушка, однакожъ, дала знакъ Ивану Өедоровичу остаться и сказала что-то тихо старушкъ.

"Машенька!" сказала старушка, обращаясь къ бѣлокурой барышнѣ: "останься съ гостемъ, да поговори съ нимъ, чтобы гостю не было скучно!"

Бѣлокурая барышня осталась и сѣла на диванъ. Иванъ Өедоровичъ сидѣлъ на своемъ стулѣ, какъ на иголкахъ, краснѣлъ и потуплялъ глаза; но барышня, казалось, вовсе этого не замѣчала и равнодушно сидѣла на диванѣ, разсматривая прилежно окна и стѣны, или слѣдуя глазами за кошкою, трусливо пробѣгавшей подъ стульями.

Иванъ Өедоровичъ немного ободрился и хотълъ-было начать разговоръ; но оказалось, что всъ слова свои растерялъ онъ на дорогъ. Ни одна мысль не приходила ему на умъ.

Молчаніе продолжалось около четверти часа. Барышня все такъ же сидъла.

Наконецъ, Иванъ Өедоровичъ собрался съ духомъ. "Лѣтомъ очень много мухъ, сударыня!" произнесъ онъ полудрожащимъ голосомъ.

"Чрезвычайно много! " отвъчала барышня. "Братецъ нарочно сдълалъ хлопушку изъ стараго маменькинаго башмака, но все еще очень много".

Тутъ разговоръ опять прекратился, и Иванъ Өедоровичъ никакимъ образомъ уже не находилъ рѣчи.

Наконецъ, хозяйка съ тетушкою и чернявою барышнею возвратилась. Поговоривши еще немного, Василиса Кашпаровна распростилась со старушкою и барышнями, несмотря на всѣ приглашенія остаться ночевать. Старушка и барышни вышли на крыльцо проводить гостей и долго еще кланялись выглядывавшимъ изъ брички тетушкѣ и племяннику.

"Ну, Иванъ Өедоровичъ, о чемъ же вы говорили вдвоемъ съ барышнею?" спросила дорогою тетушка.



"Слушай, Иванъ Өедоровичъ: я хочу поговорить съ тобою серьезно. Вѣдь тебѣ, слава Богу, тридцать осьмой годъ; чинъ ты уже имъешь хорошій: пора подумать и объ дътяхъ! Тебъ непремънно нужна жена..."

"Какъ, тетушка!" вскричалъ, испугавшись, Иванъ Өедоровичъ: "какъ, жена! Нѣтъ-съ, тетушка, сдѣлайте милость... Вы совершенно въ стыдъ меня приводите... Я еще никогда не былъ женатъ... Я совершенно не знаю, что съ нею дълать!" •

"Узнаешь, Иванъ Өедоровичъ, узнаешь", промолвила, улыбаясь, тетушка, и подумала про себя: "*Куды-жъ! ще зовсимъ молода дытына*: ничего не знаетъ! "— "Да, Иванъ Өедоровичъ! " продолжала она вслухъ: "лучшей жены нельзя сыскать тебъ, какъ Марья Григорьевна. Тебъ же она притомъ очень понравилась. Мы уже насчетъ этого много переговорили съ старухою: она очень рада видъть тебя своимъ зятемъ. Еще неизвъстно, правда, что скажетъ этотъ грѣходѣй Григорьевичъ; но мы не посмотримъ на него, и пусть только онъ вздумаетъ не отдать приданаго, мы его судомъ"...

Въ это время бричка подъъхала ко двору, и древнія клячи ожили, чуя близкое стойло.

"Слушай, Омелько! конямъ дай прежде отдохнуть хорошенько, а не веди тотчасъ, распрягши, къ водопою: они лошади горячія ...., Ну, Иванъ Өедоровичъ , продолжала, вылъзая, тетушка: "я совътую тебъ хорошенько подумать объ этомъ. Мнѣ еще нужно забѣжать въ кухню: я позабыла Солохѣ заказать ужинъ, а она, негодная, я думаю, сама и не подумала объ этомъ".

Но Иванъ Өедоровичъ стоялъ, какъ будто громомъ оглушенный. Правда, Марья Григорьевна очень недурная барышня; но жениться!.. Это казалось ему такъ странно, такъ чудно, что онъ никакъ не могъ подумать безъ страха. Жить съ женою!... непонятно! Онъ не одинъ будетъ въ своей комнатъ, но ихъ должно быть вездъ двое!.... Потъ проступалъ у него на лицъ, по мъръ того, какъ углублялся онъ въ размышленіе.

Ранъе обыкновеннаго легъ онъ въ постель, но, несмотря на всъ старанія, никакъ не могъ заснуть. Наконецъ, желанный сонъ, этотъ всеобщій успокоитель, посътиль его; но какой сонъ! Еще несвязнъе сновидъній онъ никогда не видывалъ. То снилось ему, что вокругъ неговсе шумитъ, вертится, а онъ бъжитъ, бъжитъ, не чувствуетъ подъ собою ногъ... Вотъ уже выбивается изъ силъ... Вдругъ кто-то хватаетъ его за



ухо. "Ай! кто это?"— "Это я, твоя жена!" съ шумомъ говорилъ ему какой-то голосъ, и онъ вдругъ пробуждался. То представлялось ему, что онъ уже женатъ, что все въ домикѣ ихъ чудно, такъ странно: въ его комнатъ стоитъ вмъсто одинокой двойная кровать; на стулъ сидитъ жена. Ему странно: онъ не знаетъ, какъ подойти къ ней, что говорить съ нею, и замѣчаетъ, что у нея гусиное лицо. Нечаянно поворачивается онъ въ сторону и видитъ другую жену, тоже съ гусинымъ лицомъ. Поворачивается въ другую сторону— стоитъ третья жена; назадъ-еще одна жена. Тутъ его беретъ тоска: онъ бъжать въ садъ; но въ саду жарко, онъ снялъ шляпу, видитъ: и въ шляпѣ сидитъ жена. Потъ выступилъ у него на лицъ. Пользъ въ карманъ за платкомъ и въкарманъ жена; вынулъ изъ уха хлопчатую бумагу—и тамъ сидитъ жена... То вдругъ онъ прыгалъ на одной ногѣ, а тетушка, глядя на него, говорила съ важнымъ видомъ: "Да, ты долженъ прыгать, что ты теперь уже женатый человъкъ". Онъ къ ней, но тетушка—уже не тетушка, а колокольня. И чувствуетъ, что его тащитъ веревкою на колокольню. "Кто это тащитъ меня? жалобно проговорилъ Иванъ Өедоровичъ. "Это я, жена твоя, тащу тебя, потому что ты-колоколь! ""Нътъ, я не колоколъ, я Иванъ Өедоровичъ! кричалъ онъ. "Да, ты колоколъ", говорилъ, проходя мимо, полковникъ II\*\*\* пѣхотнаго полка. То вдругъ снилось ему, что жена вовсе не человъкъ, а какаято шерстяная матерія; что онъ въ Могилевѣ приходитъ въ лавку къ купцу. "Какой прикажете матеріи!" говоритъ купецъ: "вы возьмите жены, это самая модная матерія! очень добротная! изъ нея всъ теперь шьютъ себъ сюртуки". Купецъ мъряетъ и ръжетъ жену. Иванъ Өедоровичъ беретъ ее подъ мышку, идетъ къ жиду, портному. — "Нътъ", говоритъ жидъ: "это дурная матерія! изъ нея никто не шьетъ себъ сюртука... "

Въ страхъ и безпамятствъ просыпался Иванъ Өедоровичъ; холодный потъ лился съ него градомъ.

Какъ только всталъ онъ поутру, тотчасъ обратился къ гадательной книгъ, въ концъ которой одинъ добродътельный книгопродавецъ, по своей ръдкой добротъ и безкорыстію, помъстилъ сокращенный снотолкователь. Но тамъ совершенно не было ничего, даже хотя немного похожаго на такой безсвязный сонъ.

Между тъмъ въ головъ тетушки созрълъ совершенно новый замыселъ, о которомъ узнаете въ слъдующей главъ.





Быль,

разсказанная дьячкомъ \*\*\*ской церкви.



й Богу, уже надоѣло разсказывать! Да что вы думаете? Право, скучно: разсказывай, да и разсказывай, и отвязаться нельзя! Ну, извольте, я разскажу, только, ей-ей, въ

послѣдній разъ. Да, вотъ вы говорили насчетъ того, что человѣкъ можетъ совладать, какъ говорятъ, съ нечистымъ духомъ. Оно, конечно, то-есть, если хорошенько подумать, бываютъ на

свѣтѣ всякіе случаи... Однакожъ, не говорите этого: захочетъ обморочить дьявольская сила, то обморочитъ; ей Богу, обморочитъ!.. Вотъ извольте видѣть: насъ всѣхъ у отца было четверо; я тогда былъ еще дурень, всего мнѣ было лѣтъ одиннадцать... такъ нѣтъ же, не одиннадцать: я помню, какъ теперь, когда разъ побѣжалъ-было на четверенькахъ и сталъ лаять по-собачьи, батько закричалъ на меня, покачавъ головою: "Эй, Өома, Өома! тебя женить пора, а ты дурѣешь, какъ молодой лошакъ!"

Дѣдъ былъ еще тогда живъ и на ноги, — пусть ему легко икнется на томъ свѣтѣ, — довольно крѣпокъ. Бывало, вздумаетъ... Да что-жъ этакъ разсказывать? Одинъ выгребаетъ изъ печки цѣлый часъ уголь для своей трубки, другой зачѣмъ-то побѣжалъ за комору. Что, въ самомъ дѣлѣ!.. Добро бы поневолѣ, а то вѣдь же сами напросились... Слушать, такъ слушать!

Батько еще въ началѣ весны повезъ въ Крымъ на продажу табакъ; не помню только, два или три воза снарядилъ онъ; табакъ былъ тогда въ цѣнѣ. Съ собою взялъ онъ трехгодового брата,—пріучалъ заранѣе чумаковать; насъ осталось: дѣдъ, мать, я, да братъ, да еще братъ. Дѣдъ засѣялъ баштанъ на самой дорогѣ и перешелъ жить въ курень; взялъ и насъ съ собою гонять воробьевъ и сорокъ съ баштану. Намъ это было, нельзя сказать, чтобы худо: бывало, наѣшься въ день столько огурцовъ, дынь, рѣпы, цыбули, гороху, что въ животѣ, ей Богу, какъ будто пѣтухи кричатъ. Ну, оно притомъ же и прибыльно: проѣзжіе толкутся по дорогѣ, всякому захочется полакомиться арбузомъ или дынею, да изъ окрестныхъ хуторовъ, бывало, нанесутъ на обмѣнъ куръ, яицъ, индѣекъ. Житье было хорошее.

Но дѣду болѣе всего любо было то, что чумаковъ каждый день возовъ пятьдесятъ проѣдетъ. Народъ, знаете, бывалый: пойдетъ разсказывать,—только уши развѣшивай! А дѣду это все равно, что голодному галушки. Иной разъ, бывало, случится встрѣча съ старыми знакомыми, — дѣда всякій уже зналъ,—можете посудить сами, что бываетъ, когда соберется старье: тара, тара, тогда-то, да тогда-то, такое-то, да такое-то было... Ну, и разольются! вспомянутъ, Богъ знаетъ, когдашнее.

Разъ, — ну, вотъ, право, какъ будто теперь случилось, — солнце стало уже садиться, дъдъ ходилъ по баштану и снималъ съ кавуновъ листья, которыми прикрывалъ ихъ днемъ, чтобы не попеклись на солнцъ.

"Смотри, Остапъ", говорю я брату: "вонъ чумаки ѣдутъ!" "Гдѣ чумаки!" сказалъ дѣдъ, положивши значокъ на большой дынѣ, чтобы на случай не съѣли хлопцы.



По дорогъ тянулось, точно, возовъ шесть. Впереди шелъ чумакъ уже съ сизыми усами. Не дошедши шаговъ—какъ бы вамъ сказать?—на десять, онъ остановился.

"Здорово, Максимъ! Вотъ привелъ Богъ гдѣ увидѣться!" Дѣдъ прищурилъ глаза: "А! здорово, здорово! Откуда Богъ несетъ? И Болячка здѣсь? Здорово, здорово, братъ! Что за дьяволъ! да тутъ всѣ: и Крутотрыщенко! и Печерыця! и Ковелекъ! и Стецько! Здорово! А, га, га! го, го!.." И пошли цѣловаться.

Воловъ распрягли и пустили пастись на траву, возы оставили на дорогѣ; а сами сѣли всѣ въ кружокъ впереди куреня и закурили люльки. Но куда уже тутъ до люлекъ? за розсказнями, да за раздобарами врядъ ли и по одной досталось. Послѣ полдника сталъ дѣдъ потчивать гостей дынями. Вотъ каждый, взявши по дынѣ, обчистилъ ее чистенько ножикомъ (калачи всѣ были тертые, мыкали не мало, знали уже, какъ ѣдятъ въ свѣтѣ,—пожалуй, и за панскій столъ, хоть сейчасъ, готовы сѣсть); обчистивши хорошенько, проткнулъ каждый пальцемъ дырочку, выпилъ изъ нея кисель, сталъ рѣзать по кусочкамъ и класть въ ротъ.

"Что-жъ вы, хлопцы", сказалъ дѣдъ: "рты свои разинули? танцуйте, собачьи дѣти! Гдѣ, Остапъ, твоя сопилка? А ну-ка козачка! Өома, берись въ боки! Ну! вотъ такъ! Гей, гопъ!"

Я быль тогда малый подвижной. Старость проклятая! Теперь уже не пойду такъ; вмъсто всъхъ выкрутасовъ, ноги только спотыкаются. Долго глядълъ дъдъ на насъ, сидя съ чумаками. Я замъчаю, что у него ноги не постоятъ на мъстъ: такъ, какъ будто ихъ что-нибудь дергаетъ.

"Смотри, Өома", сказалъ Остапъ: "если старый хрѣнъ не пойдетъ танцовать!"

Что-жъ вы думаете? не успѣлъ онъ сказать—не вытерпѣлъ старичина! Захотѣлось, знаете, прихвастнуть передъ чумаками. "Вишь, чортовы дѣти! развѣ такъ танцуютъ? Вотъ какъ танцуютъ!" сказалъ онъ, поднявшись на ноги, протянувъ руки и ударивъ каблуками.

Ну, нечего сказать, танцовать-то онъ танцовалъ такъ, что хоть бы и съ гетьманшею. Мы посторонились, и пошелъ хрѣнъ вывертывать ногами по всему гладкому мѣсту, которое было возлѣ грядки съ огурцами. Только-что дошелъ, однакожъ, до половины и хотѣлъ разгуляться и выметнуть ногами на вихорь какую-то свою штуку, — не подымаются ноги, да и только! Что за пропасть! Разогнался снова, дошелъ до середины—не беретъ! Что хочь дѣлай, — не беретъ, да и не беретъ! Ноги, какъ деревянныя, стали. "Вишь дьявольское



мѣсто! вишь сатанинское наважденіе! Впутается же Иродъ, врагъ рода человѣческаго!" Ну, какъ надѣлать сраму передъ чумаками? Пустился снова и началъ чесать дробно, мелко, любо глядѣть; до середины—нѣтъ! не вытанцывается, да и полно! "А, шельмовскій сатана! чтобъ ты подавился гнилою дынею! чтобъ еще маленькимъ издохнулъ, собачій сынъ! Вотъ на старость надѣлалъ стыда какого!.." И въ самомъ дѣлѣ сзади кто-то засмѣялся.

Оглянулся: ни баштану, ни чумаковъ, ничего; назади, впереди, по сторонамъ-гладкое поле. "Э! ссс... вотъ тебъ на!" Началъ прищуривать глаза, — мъсто, кажись, не совсъмъ незнакомое: сбоку лъсъ, изъ-за лъса торчалъ какой-то шестъ и видълся прочь-далеко въ небъ. Что за пропасть? Да это голубятня, что у попа въ огородъ! Съ другой стороны тоже что-то съръетъ; вглядълся: гумно волостного писаря. Вотъ куда затащила нечистая сила! Поколесивши кругомъ, наткнулся онъ на дорожку. Мѣсяца не было: бѣлое пятно мелькало вмѣсто него сквозь тучу. "Быть завтра большому вътру!" подумалъ дъдъ. Глядь—въ сторонъ отъ дорожки на могилъ вспыхнула свъчка. "Вишь!" Сталъ дъдъ, и руками подперся въ боки, и глядитъ: свъчка потухла; вдали и немного подалъе загорълась другая. "Кладъ!" закричалъ дъдъ: "я ставлю, Богъ знаетъ что, если не кладъ! И уже поплевалъ было въруки, чтобы копать, да спохватился, что нътъ при немъ ни заступа, ни лопаты. "Эхъ, жаль! Ну,---кто знаетъ?---можетъ-быть, стоитъ только поднять дернъ, а онъ тутъ и лежитъ, голубчикъ! Нечего дълать, назначить, по крайней мъръ, мъсто, чтобы не позабыть послъ!"

Вотъ, перетянувши сломленную, видно, вихремъ порядочную вътку дерева, навалилъ онъ ее на ту могилку, гдъ горъла свъчка, и пошелъ по дорожкъ. Молодой дубовый лъсъ сталъ ръдъть; мелькнулъ плетень. "Ну, такъ! не говорилъ ли я", подумалъ дъдъ: "что это попова левада? Вотъ и плетень его! Теперь и версты нътъ до баштана".

Поздненько, однакожъ, пришелъ онъ домой, и галушекъ не захотълъ ъсть. Разбудивши брата Остапа, спросилъ только, давно ли уъхали чумаки, и завернулся въ тулупъ. И когда тотъ началъ было спрашивать: "А куда тебя, дъдъ, черти дъли сегодня?"—"Не спрашивай," сказалъ онъ, завертываясь еще кръпче: "не спрашивай, Остапъ: не то—посъдъешь!" И захрапълъ такъ, что воробьи, которые забрались было на баштанъ, поподымались съ перепугу на воздухъ. Но гдъ ужъ тамъ ему спалось? Нечего сказать, хитрая была бестія,—дай Боже ему царствіе небесное!—умълъ отдълаться всегда. Иной разъ такую запоетъ пъсню, что губы станешь кусать.



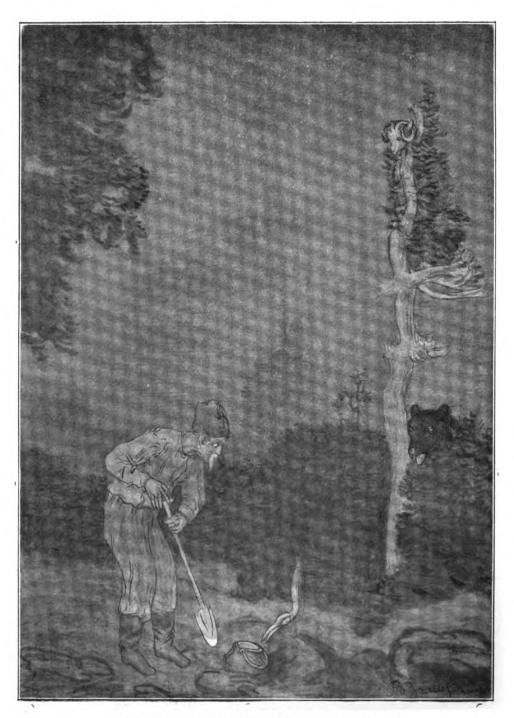

"А, голубчикъ, вотъ гдъ ты!"—вскрикнулъ дъдъ...

На другой день, чуть только стало смеркаться въ полѣ, дѣдъ надѣлъ свитку, подпоясался, взялъ подъ мышку заступъ и лопату, надѣлъ на голову шапку, выпилъ кухоль сыровцу, утеръ губы полою и пошелъ прямо къ попову огороду. Вотъ минулъ и плетень, и низенькій дубовый лѣсъ. Промежъ деревьевъ вьется дорожка и выходитъ въ поле; кажись, та самая. Вышелъ и на поле,—мѣсто точь-въ-точь вчерашнее: вонъ и голубятня торчитъ; но гумна не видно. "Нѣтъ, это не то мѣсто. То, стало-быть, подалѣе; нужно, видно, поворотить къ гумну!" Поворотилъ назадъ, сталъ итти другою дорогою,—гумно видно, а голубятни нѣтъ! Опять поворотилъ поближе къ голубятнѣ,—гумно спряталось. Въ полѣ, какъ нарочно, сталъ накрапывать дождикъ. Побѣжалъ снова къ гумну,—голубятня пропала; къ голубятнѣ,—гумно пропало.

"А чтобъ ты, проклятый сатана, не дождалъ дътей своихъ видъть!" А дождь пустился какъ изъ ведра.

Вотъ, скинувши новые сапоги и обернувши въ хустку, чтобы не покоробились отъ дождя, задалъ онъ такого бъгуна, какъ будто панскій иноходецъ. Влѣзъ въ курень, промокши насквозь, накрылся тулупомъ и принялся ворчать что-то сквозь зубы и приголубливать чорта такими словами, какихъ я еще отъ роду не слыхивалъ. Признаюсь, я бы, върно, покраснѣлъ, если бы случилось это среди дня.

На другой день проснулся, смотрю: уже дѣдъ ходитъ по баштану, какъ ни въ чемъ не бывало, и прикрываетъ лопухомъ арбузы. За обѣдомъ опять старичина разговорился, сталъ пугать меньшаго брата, что онъ обмѣняетъ его на куръ вмѣсто арбуза; а, пообѣдавши, сдѣлалъ самъ изъ дерева пищикъ и началъ на немъ играть; и далъ намъ забавляться дыню, свернувшуюся въ три погибели, словно змѣю, которую называлъ онъ турецкою. Теперь такихъ дынь я нигдѣ и не видывалъ: правда, сѣмена ему что-то издалека достались.

Ввечеру, уже повечерявши, дѣдъ пошелъ съ заступомъ прокопать новую грядку для позднихъ тыквъ. Сталъ проходить мимо того заколдованнаго мѣста, не вытерпѣлъ, чтобы не проворчать сквозь зубы: "проклятое мѣсто!" взошелъ на середину, гдѣ не вытанцывалось позавчера, и ударилъ въ сердцахъ заступомъ. Глядь—вокругъ него опять то же самое поле: съ одной стороны торчитъ голубятня, а съ другой гумно. "Ну, хорошо, что догадался взять съ собою заступъ. Вонъ и дорожка! вонъ и могилка стоитъ! вонъ и вѣтка навалена! вонъвонъ горитъ и свѣчка! Какъ бы то́лько не ошибиться!"

Потихоньку побъжалъ онъ, поднявши заступъ вверхъ, какъ будто бы хотълъ имъ попотчивать кабана, затесавшагося



на баштанъ, и остановился передъ могилкою. Свъчка погасла; на могилъ лежалъ камень, заросшій травою. "Этотъ камень нужно поднять"! подумалъ дъдъ, и началъ обкапывать его со всъхъ сторонъ. Великъ проклятый камень! Вотъ, однакожъ, упершись кръпко ногами въ землю, пихнулъ онъ его съ могилы. "Гу!" пошло по долинъ. "Туда тебъ и дорога! теперь живъе пойдетъ дъло".

Тутъ дъдъ остановился, досталъ рожокъ, насыпалъ на кулакъ табаку и готовился было поднести къ носу, какъ вдругъ надъ головою его "чихи!" чихнуло что-то такъ, что покачнулись деревья и дъду забрызгало все лицо. "Отворотился хоть бы въ сторону, когда хочешь чихнуть! проговорилъ дъдъ, протирая глаза. Осмотрълся—никого нътъ. "Нътъ, не любитъ, видно, чортъ табаку! продолжалъ онъ, кладя рожокъ въ пазуху и принимаясь за заступъ. "Дурень же онъ, а такого табаку ни дъду, ни отцу его не доводилось нюхать! " Сталъ копать—земля мягкая, заступъ такъ и уходитъ. Вотъ что-то звукнуло. Выкидавши землю, увидълъ онъ котелъ.

"А, голубчикъ, вотъ гдъ ты! вскрикнулъ дъдъ, подсовывая подъ него заступъ.

"А, голубчикъ, вотъ гдъ ты!" запищалъ птичій носъ, клюнувши котелъ.

Посторонился дъдъ и выпустилъ заступъ.

"А, голубчикъ, вотъ гдъ ты!" заблеяла баранья голова съ верхушки дерева.

"А, голубчикъ, вотъ гдѣ ты!" заревѣлъ медвѣдь, высунувши изъ-за дерева свое рыло. Дрожь проняла дъда.

"Да тутъ страшно слово сказать! " проворчалъ онъ про себя.

"Тутъ страшно слово сказать!" пискнулъ птичій носъ.

"Страшно слово сказать!" заблеяла баранья голова.

"Слово сказать!" ревнулъ медвъдь.

"Гмъ..." сказалъ дъдъ и самъ перепугался.

"Гмъ!" пропищалъ носъ.

"Гмъ!" проблеялъ баранъ.

"Гумъ!" заревѣлъ медвѣдь.

Со страхомъ оборотился дъдъ: Боже ты мой, какая ночь! ни звъздъ, ни мъсяца; вокругъ провалы; подъ ногами круча безъ дна; надъ головою свѣсилась гора, и вотъ-вотъ, кажись, такъ и хочетъ оборваться на него! И чудится дъду, что изъ-за нея мигаетъ какая-то харя: у! у! носъ-какъ мъхъ въ кузницъ; ноздри-хоть по ведру воды влей въ каждую! губы, ей Богу, какъ двъ колоды! красныя очи выкатились наверхъ, и еще и языкъ высунула, и дразнитъ! "Чортъ съ тобою!" сказалъ дѣдъ, бросивъ котелъ. "На тебъ и кладъ твой! Экая мерзостная



рожа!" И уже ударился-было бѣжать, да оглядѣлся и сталъ, увидѣвши, что все было по прежнему. "Это только пугаетъ нечистая сила!"

Принялся снова за котель—нъть, тяжель! Что дълать? Туть же не оставить! Воть, собравши всъ силы, ухватился онъ за него руками: "Ну, разомъ, разомъ! еще, еще!" и вытащилъ. "Ухъ! теперь понюхать табаку!"

Досталъ рожокъ. Прежде, однакожъ, чѣмъ сталъ насыпать, осмотрѣлся хорошенько, нѣтъ ли кого. Кажись, что нѣтъ; но вотъ чудится ему, что пень дерева пыхтитъ и дуется, показываются уши, наливаются красные глаза, ноздри раздулись, носъ поморщился, и вотъ, такъ и собирается чихнуть. "Нѣтъ, не понюхаю табаку!" подумалъ дѣдъ, спрятавши рожокъ: "опять заплюетъ сатана очи!" Схватилъ скорѣе котелъ и давай бѣжать, сколько доставало духу; только слышитъ, что сзади что-то такъ и чешетъ прутьями по ногамъ.. "Ай! ай! ай!" покрикивалъ только дѣдъ, ударивъ во всю мочь; и какъ добѣжалъ до попова огорода, тогда только перевелъ немного духъ.

"Куда это зашелъ дѣдъ?" думали мы, дожидаясь часа три. Уже съ кутора давно пришла мать и принесла горшокъ горячихъ галушекъ. Нѣтъ, да и нѣтъ дѣда! Стали опять вечерять сами. Послѣ вечери вымыла мать горшокъ и искала глазами, куда бы вылить помои, потому что вокругъ все были гряды; какъ видитъ, идетъ прямо къ ней навстрѣчу кухва¹). На небѣ было таки темненько. Вѣрно, кто-нибудь изъ хлопцевъ, шаля, спрятался сзади и подталкиваетъ ее. "Вотъ кстати, сюда вылить помои!" сказала и вылила горячіе помои.

"Ай!" закричало басомъ. Глядь—дѣдъ. Ну, кто его знаетъ! Ей Богу, думали, что бочка лѣзетъ! Признаюсь, хоть оно и грѣшно немного, а, право, смѣшно показалось, когда сѣдая голова дѣда вся была окунута въ помои и обвъшана корками отъ арбузовъ и дынь.

"Вишь, чортова баба!" сказалъ дѣдъ, обтирая голову полою: "какъ опарила! какъ будто свинью передъ Рождествомъ! Ну, хлопцы, будетъ вамъ теперь на бублики! Будете, собачьи дѣти, ходить въ золотыхъ жупанахъ! Посмотрите-ка, посмотрите сюда, что я вамъ принесъ!" сказалъ дѣдъ и открылъ котелъ.

Что-жъ бы, вы думали, такое тамъ было? Ну, по малой мъръ, подумавши хорошенько: а? золото? Вотъ то-то, что не

сочиненія гоголя, т. і.

14



<sup>1)</sup> Родъ кадки.

Generated on 2023-04-03 15:57 GMT / https://hdl.handle.net/2027/mdp.39015010222191 Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access use#pd-us-google

золото: соръ, дрязгъ.. стыдно сказать, что такое. Плюнулъ дѣдъ, кинулъ котелъ и руки послѣ того вымылъ.

И съ той поры заклялъ дѣдъ и насъ вѣрить когда-либо чорту. "И не думайте!" говорилъ онъ часто намъ: "все, что ни скажетъ врагъ Господа Христа, все солжетъ, собачій сынъ! У него правды и на копѣйку нѣтъ!" И бывало, чуть только услышитъ старикъ, что въ иномъ мѣстѣ не спокойно: "А, ну-те, ребята, давайте крестить!" закричитъ къ намъ: "такъ его! такъ его! хорошенько!" и начнетъ класть кресты. А то проклятое мѣсто, гдѣ не вытанцывалось, загородилъ плетнемъ, велѣлъ кидать все, что ни есть непотребнаго, весь бурьянъ и соръ, который выгребалъ изъ баштана.

Такъ вотъ какъ морочитъ нечистая сила человѣка! Я знаю хорошо эту землю: послѣ того нанимали ее у батька подъ баштанъ сосѣдніе козаки. Земля славная, и урожай всегда бывалъ на диво; но на заколдованномъ мѣстѣ никогда не было ничего добраго. Засѣютъ, какъ слѣдуетъ, а взойдетъ такое, что и разобрать нельзя: арбузъ—не арбузъ, тыква—не тыква, огурецъ—не огурецъ... чортъ знаетъ, что такое!



# ОГЛАВЛЕНІЕ.

# СОДЕРЖАНІЕ.

| Предисловіе                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Н. В. Гоголь. (Біографическій очеркъ). А. Е. Грузинскаго V—XLII.                       |
| Гоголь въ его художественныхъ произведеніяхъ. Д. Н. Овсянико-Куликовскаго. l—LXXXII.   |
| Вечера на хуторъ близь Диканьки, часть первая.                                         |
| Предисловіе                                                                            |
| Сорочинская ярмарка                                                                    |
| Вечеръ наканунъ Ивана Купала                                                           |
| Майская ночь или утопленница                                                           |
| Пропавшая грамота                                                                      |
| Вечера на хуторъ близь Диканьки, часть вторая.                                         |
| Предисловіе                                                                            |
| Ночь передъ Рождествомъ                                                                |
| Страшная месть                                                                         |
| Иванъ Федоровичъ Шпонька и его тетушка                                                 |
| Заколдованное мъсто                                                                    |
| РИСУНКИ НА ОТДЪЛЬНЫХЪ ЛИСТАХЪ.                                                         |
| I Н. В. Гоголь. Съ гравюры по литографіи А. Венеціанова 1834 г                         |
| . трепетно шла по хатъ". Рисун. В. Маковскаго                                          |
| "III", На пить показался сидящимъ Басаврюкъ весь синій, какъ мертвецъ . Рисун.         |
| В. Маковскаго                                                                          |
| IV Русалки. Съ картины И. Кранского                                                    |
| V "Козырь",—вскричалъ онъ, ударивъ по столу картой. Рисун. В. Маковскаго 90—91         |
| VI "Погляди, какія я тебъ принесъ черевики!"—сказалъ Вакула. Рисун. В. За-             |
| мирайло                                                                                |
| VII "Пошатнулся третій крестъ, поднялся третій мертвецъ". Рисун. В. Маковскаго 144—145 |
| VIII "О! зачъмъ ты меня вызвалъ?"—тихо простонала она. Рисун. К. Маковскаго 152—153    |
| IX "А, голубчикъ, вотъ гдъ ты!"—вскрикнулъ дъдъ. Рис. В. Замирайло 206—270             |



### РИСУНКИ ВЪ ТЕКСТЪ.

| 1   | Флигель въ Сорочинцахъ, гдъ родился Гоголь                                  | VI                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2   |                                                                             | VII                |
| 3   |                                                                             | III                |
| 4   |                                                                             | IX                 |
| 5   | Васильевка. Хаты временъ Гоголя                                             | X                  |
| 6   | "Стънка", хуторъ Гоголей                                                    | XI                 |
| 7   |                                                                             | III                |
| 8   |                                                                             | ХX                 |
| 9   | Домъ на Никитскомъ бульваръ въ Москвъ, гдъ скончался Гоголь ХХХ             | IV                 |
| 10  | Сожженіе рукописей. Литографія Солоницкаго                                  |                    |
| 11  |                                                                             | (LI                |
| 12  | Заставка къ "Сорочинской ярмаркъ". Рисун. М. Чичагова                       | 7                  |
| 13  | "Сюда, Афанасій Ивановичъ! Вотъ тутъ плетень пониже". Рисун. В. Маковскаго  | 18                 |
| 14  | Афанасій Ивановичъ и Хивря. Рисун. В. Маковскаго                            | 19                 |
| 15. | "А что вы тутъ дълаете, добрые люди?" Рисун. К. Трутовскаго                 | 26                 |
| 16  | "Оба кума принялись всхлипывать навзрыдъ". Рисун. В. Маковскаго             | 31                 |
| 17  | "Я скоръе тресну, чъмъ допущу до этого!"—кричала сожительница Солопія.      | •                  |
|     | Рисун. В. Маковскаго                                                        | 35                 |
| 18  | Заставка къ "Вечеру наканунъ Ивана Купала". Рисун. М. Чичагова              | 36                 |
| 19  | "Одеревенълъ Коржъ, разинувъ ротъ" Рисун. К. Трутовскаго                    | 41                 |
| 20  | "Передъ нимъ стоялъ Ивасъ" Рисун. В. Маковскаго                             | 47                 |
| 21  | "Вспомнилъ, вспомнилъ!" — закричалъ онъ въ страшномъ весельи. Рисун.        | -                  |
|     | К. Трутовскаго                                                              | 51                 |
| 22  | "Всѣ тотчасъ узнали на бараньей головъ рожу Басаврюка". Рис. К. Трутовскаго | 52                 |
| 23  | Заставка къ "Майской ночи или утопленницъ". Рисун. В. Замирайло             | 54                 |
| 24  | Ганна и Левко. Рисун. его же                                                | 56                 |
| 25  | Игра русалокъ въ "ворона". Рисун. его же                                    | 77                 |
| 26  | Концовка: Каленикъ разыскиваетъ свою хату. Рисун. его же                    | 81                 |
| 27  | Заставка къ "Пропавшей грамотъ". Рисун, В. Замирайло                        | 82                 |
| 28  | "Батюшки мои"!—ахнулъдъдъ, разглядъвши хорошенько. Рис. И. Прянишникова     | 88                 |
| 29  | Конь, какъ огонь, взвился подъ нимъ Рисун. И. Прянишникова                  | 92                 |
| 30  | Заставка къ "Ночи передъ Рождествомъ". Рисун. В. Замирайло                  | 99                 |
| 31  | Заглавная буква. Рис. его же                                                | 99                 |
| 32  |                                                                             | 128                |
| 33  |                                                                             | 139                |
| 34  |                                                                             | 140                |
| 35  |                                                                             | 141                |
| 36  |                                                                             | 157                |
| 37  |                                                                             | 168                |
| 38  |                                                                             | 173                |
| 39  | "Ухватилъ всадникъ страшной рукой колдуна и поднялъ его на воздухъ".        |                    |
|     |                                                                             | 175                |
| 40  |                                                                             | 203                |
| 41  |                                                                             | 2 <mark>0</mark> 3 |
| 42. |                                                                             | 210                |

68 382 AA A 30



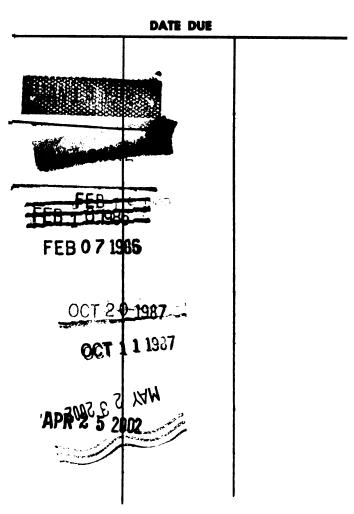